

Coogle

Slav 1728.119.5









к. оберучевъ.

# ВЪ ДНИ РЕВОЛЮЦІИ

ВОСПОМИНАНІЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ 1917-го ГОДА.



Изданіе "Перваго Русскаго Издательства въ Америнt".
31 East Seventh St., New York
1 9 1 9

True translation filed with the Postmaster of New York, N. Y., on the 18th of February, 1919, as required by the Act of October 6th, 1917.

### К. ОБЕРУЧЕВЪ.

## ВЪ ДНИ РЕВОЛЮЦІИ

ВОСПОМИНАНІЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ 1917-го года.



First Russian Publishing Corporation 31 East 7th Street, New York, N. Y.

1919



Silver, 1928

Copyrighted
1919,
By K. M. OBERUTCHEV

#### ОГЛАВЛЕНІЕ.

|            | •                                                                     | Стр |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.         | Годы изгнанія. Въ Швейцарін. Агонія старой власти                     | 5   |
| 2.         | Возвращение въ Россію за м'ясяць до революців                         | 21  |
| 3.         | Аресть. Подготовка къ ссылкъ. Освобождение благодаря революци         | 27  |
| 4.         | Военный комиссарь въ Кіевѣ                                            | 35  |
| <b>5</b> . | Исполнительные комитеты                                               | 52  |
| 6.         | Поведки на фронтъ. Беседы съ войсками. Генералъ Брусиловъ. Ге-        |     |
|            | нераль Калединь                                                       | 58  |
| 7.         | Командующій войсками Кіевскаго Военнаго Округа                        | 75  |
| 8.         | Націонализація войскъ. Въ частности украинизація таковыхъ             | 92  |
| 9.         | Соглашение Временнаго Правительства съ Центральной Украинской Радой   | 98  |
| 10.        | Большевистская пропаганда среди солдать и рабочихь                    | 102 |
| 11.        | Генералъ Корнеловъ и его мятежъ                                       |     |
| 12.        | Развать армін                                                         |     |
| 13.        | Уходъ съ должности командующаго войсками                              | 116 |
| 14.        | Делегать отъ исполнетельнаго комитета Совъта Крестьянскихъ Депутатовъ |     |
|            | на Копенгагенской конференців                                         | 121 |
| 15.        | Заключеніе. Оцінка современнаго момента                               |     |

#### І. ГОДЫ ИЗГНАНІЯ. — ВЪ ШВЕЙЦАРІИ И АМЕРИКЪ. — АГОНІЯ СТАРОЙ ВЛАСТИ.

Автору настоящихъ бъглыхъ воспоминаній пришлось пережить всю красоту революціоннаго періода, видъть тоть порывъ, который объялъ всъхъ въ моменть переворота, принимать участіе въ попыткахъ строительства новой Россіи и наблюдать, вмѣстѣ съ тѣмъ, то разложеніе демократическихъ силъ, которое началось въ Россіи, подъвліяніемъ цѣлаго ряда причинъ, и привело, наконецъ, къ временному торжеству анархическаго большевизма, захватившаго въ послѣднее время власть.

Когда я пишу настоящія воспоминанія въ тихомъ и уютномъ уголкѣ безмятежной и незатронутой войной Швеціи, тамъ на моей родинѣ возсталъ брать на брата, и въ потокахъ крови гровить захлебнуться свобода, только что родившаяся въ странѣ и не успѣвшая еще окрѣпнуть.

За последніе восемь месяцевь жизни пришлось такъ много пережить, перечувствовать и передумать, что просто трудно остановиться мыслію на какомъ либо эпизоде, какой либо детали, чтобы осветить жизнь надлежащимъ образомъ, безъ риска запутаться, и вместо правдивой картины жизни дать эскизъ въ неправильномъ освещении.

Въ дальнъйшемъ разсказъ я буду излагать только то, свидътелемъ или участникомъ чего я былъ самъ. Пусть, благодаря этому, сузится кругъ моихъ наблюденій и читатели вмъсто полной картины россійской революціи во всемъ ея огромномъ масштабъ получать только одинъ уголокъ этой мятежной жизни, но за то я могу имъ гарантпровать, что разсказана и показана имъ будетъ правда жизни этого небольшого уголка.

Таковы мои объщанія и таково мое искреннее желаніе.

Необходимое предупрежденіе. Я случайно остановился въ Швеціи, возвращаясь съ копенгагенской конференціи по вопросу объ обмінів военноплівнными и улучшеніи ихъ быта. Вхаль я съ товарищами по делегаціи послів продолжительных бесівдь съ представителями нашихъ противниковъ, во время которыхъ выяснилось желаніе всіхъ сдівлать возможно больше блага для этихъ несчастныхъ жертвъ войны. Вхали мы съ тімь, чтобы возвратиться въ Россію, чтобы тамъ до-

биться оть Временнаго Правительства скорвишаго утвержденія нашихъ соглашеній и скорве провести ихъ въ жизнь и облегчить твиъ самымъ участь обездоленныхъ.

Но не удалось намъ это. Въ столицъ Россіи группа лицъ совершила переворотъ. Правительство, поставленное революціей, и ведшее народъ и страну къ Учредительному Собранію, оказалось свергнутымъ, и намъ некому докладыватъ, не отъ кого получать санкціи на осуществленіе того, надъ чъмъ всѣ мы работали съ върой въ полезность нашей работы и надеждой на самое скорое проведеніе ея въ жизнь.

Послів этихъ необходимыхъ замівчаній я позволю себів приступить къ разсказу.

Но прежде, чёмъ начать повъствованіе о красоть раскрывшейся передъ народами Россіи жизни, мнѣ нужно остановиться нъсколько на періодъ, непосредственно предшествовавшемъ революціи, на годахъ моего невольнаго отсутствія изъ страны именно въ то время, когда тамъ назрѣвали и подготовлялись великія событія.

Это время, годы войны, я провель въ изгнаніи.

О нихъ пишу я не для того, чтобы знакомить читателей съ моей біографіей. Ніть, это необходимо для того, чтобы многое изъ пережитаго мною во время революціи стало ясніве читателямъ, не знакомымъ съ обычными условіями жизни россіянъ.

Я вспоминаю свои юные годы. Еще мальчикомъ я заинтересовался нѣкоторыми явленіями общественной жизни и зналъ имена революціонныхъ дѣятелей того времени. Это было время такъ называемаго движенія въ народъ, охватившаго широкіе круги русской интеллигенціи. Молодежь, полная вѣры въ то, что нашъ народъ, живущій въ общинѣ, полонъ соціалистическихъ настроеній, пошла въ деревню съ проповѣдью соціализма и призывомъ къ иному устройству жизни, на новыхъ началахъ, такъ хорошо знакомыхъ народу, но еще не оформившихся въ его сознаніи. Имена этихъ глубоко преданныхъ интересамъ народа людей сохранились въ моей памяти съ дѣтскихъ лѣтъ, и я былъ счастливъ встрѣтиться съ этими свѣточами русской революціи, дожившими до настоящихъ дней и принесшими на склонѣ дней своихъ на алтарь революціи всю свою вѣру въ торжество правды на землѣ.

Къ юношескимъ годамъ моимъ, къ тому возрасту, когда особенно открывается умъ и сердце на все свътлое, мечтатели пародники-сощалисты были разгромлены и на развалинахъ ихъ организацій народилась одна, чисто политическая партія — "Народная Воля", — діяттели которой, хотя и исповідывали соціализмъ, но считали необходимымъ вести съ правительствомъ борьбу прежде всего за политическую свободу родного народа, за созданіе въ страніз такихъ условій, при которыхъ возможно свободное развитіе народа.

Однимъ изъ методовъ борьбы, предлагавшихся дѣятелями этой партіи, былъ захватъ власти путемъ вооруженнаго возстанія и привлеченія къ этому войска, для чего въ войскѣ, среди, главнымъ образомъ, офицеровъ велась усиленная пропаганда и создавалась спеціально военная революціонная организація. Наибольшее развитіе эта отрасль дѣятельности получила въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, послѣ 1 марта 1881 года. Но въ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, усердіемъ предателя Дегаева военнореволюціонная организація провалилась и среди офицерства произведены были крупные аресты. Послѣ этого процессъ слѣдовалъ за процессомъ, и во второй половинѣ этого десятилѣтія отъ военно-революціонныхъ организацій "Народной Воли" ничего не осталось.

Идеями и методами борьбы "Народной Воли" я интересовался съ юныхъ лътъ. Во время же разгрома "Народной Воли" я былъ уже офицеромъ въ Артиллерійской Академіи, и здъсь намъ, нъсколькимъ товарищамъ, пришла мысль возродить военную организацію. Это было въ 1888 году, а въ 1889 году мы всъ уже были арестованы и посажены въ Петропавловскую кръпость.

Не буду описывать интересных переживаній въ этой знаменитой тюрьмів. Не въ этомъ сейчасъ діло. Послів боліве чімъ полугодового сидіння всіхъ насъ безъ суда разослали по отдаленнымъ округамъ подъ надзоръ полиціи и начальства. На мою долю выпалъ Туркестанскій край, гдів я и провель около десяти літь жизни въ постоянныхъ скитаніяхъ съ одного мівста на другое.

Наступиль 1905 годь, годь революціи. Я быль тогда въ Кіевѣ, гдѣ благодаря нѣкоторымъ политическимъ выступленіямъ (я примыкаль тогда къ соціалистамъ-революціонерамъ) разошелся съ генераломъ Сухомлиновымъ во взглядахъ на текущій моменть и мнѣ вновь пришлось прокатиться въ Туркестанъ; но теперь я ѣхалъ уже съ опредѣленнымъ готовымъ рѣшеніемъ покончить съ военной службой: начиналась полоса реакціи и слишкомъ много компромиссовъ она требовала отъ офицера, особенно штабъ-офицера, каковымъ я былъ въ то время. И послѣ полугодовыхъ скитаній по ширямъ и высямъ Туркестана (за полгода я проѣздилъ свыше сорока тысячъ верстъ) вы-

шель въ 1907 году въ отставку, чтобы отдаться любимому литературному труду, которымъ занимался еще будучи на службъ.

Здесь, конечно, жандармы и полиція не оставляли меня своимъ милостивымъ вниманіемъ, и когда въ 1909 году въ частяхъ корпуса, гдъ я въ 1904 году командовалъ батареей, были произведены аресты и создавалось дёло о военнореволюціонной организаціи партіи соціалистовъ-революціонеровъ, жандармы вспомнили меня и привлекли къ суду. Судъ въ 1910 году оправдалъ меня, военный судъ, судившій по законамъ военнаго времени съ угрозой смертной казни, и это лишило возможности чиновника департамента полиціи, ведшаго следствіе, добиться высылки меня въ административномъ порядкв, что онъ объщаль во время следствія. Правда, что не удалось ему въ то время, онъ успълъ исполнить въ недалекомъ будущемъ. Въ поискахъ работы я прівхаль въ концв 1913 года въ Петроградь и тугь, благодаря усиленному вниманію охраннаго отділенія, быль вновь арестовань, а точившій на меня зубы чиновникъ департамента полиціи сумъль мое "дело" представить въ такомъ виде, что Министръ Внутреннихъ Лелъ. Н. А. Маклаковъ, ръшилъ выслать меня административно, назначивъ мъстомъ ссылки Олонецкую губернію, ея съверный Повънецкій увадъ. Затемъ эта мера была изменена въ смысле предоставления мие права выёхать на три года заграницу, безъ права возвращенія въ Россію до января 1917 года.

Въ началъ 1914 года я вытхалъ изъ Кіева въ направленіи къ Швейцаріи.

Эту маленькую страну я выбраль для постояннаго невольнаго пребыванія потому, что мив представлялась она страной свободной, гдв многому можно поучиться. Къ тому же меня манила природа ея: я такъ полюбиль горы и прогулки въ горахъ, когда быль въ Туркестанв!

Русская граница у Александрово. Суровый допросъ жандармскаго офицера. Туть же вручають мнв заграничный паспорть, и я уже въ Германіи. На станціи Торнъ мой документь почему то обратиль вниманіе германскаго жандарма и въ то время, какъ всёмъ моимъ спутникамъ были возвращены паспорта туть же въ вагонв, меня потребовали на станцію и тамъ долго не хотвли меня отпустить. Ихъ вниманіе было привлечено моимъ чиномъ. Дёло въ томъ, что слова "отставной полковникъ" на нёмецкомъ языкѣ были переведны просто "оберстъ", и, повидимому, именно это обстоятельство, что къ нимъ въ февралѣ мѣсяцѣ вдеть зачѣмъ то русскій "оберстъ", и привлекло

вниманіе пограничныхъ жандармовъ. Послів долгихъ переговоровъ и настойчивыхъ указаній, что я "отставной полковникъ", пришли мы, наконецъ, къ благополучному разрівшенію вопроса, и пропускной штемпель былъ, наконецъ, поставленъ на моемъ паспортів.

Короткая, на нёсколько дней, остановка въ Берлине, и воть я въ Швейцаріи, которая такъ манила меня своей чарующей красотой.

Вхаль я въ Швейцарію съ тёмъ, чтобы годами ссылки воспользоваться для всесторонняго ознакомленія съ жизнью этой маленькой, но чрезвычайно интересовавшей меня республики. Я хотёль погрузиться во всё детали жизни ея. Какъ соціалисть и сторонникъ уничтоженія регулярныхъ армій и созданія милиціи, и вмёстё съ тёмъ, какъ военный спеціалисть, я началь свое ознакомленіе съ военнаго дёла и оригинальной постановки его въ Швейцаріи.

Мои русскіе друзья дали мив возможность подойти вплотную къ военному двлу и арміи въ Швейцаріи. Вскорв послів прівзда, я уже посвіщаль школу рекруть піхоты въ Лозанив, а также и вздиль на занятія въ школу рекруть артиллеріи.

Полны интереса были эти наблюденія, и туть то я на практикъ убъдился, что требованія соціалистовь о введенія милиціонной системы организаціи вооруженныхъ силь страны не являются угрозой для ея существованія; нъть, милиція — это реальная сила, достаточная для обороны, мощная.

Здёсь не мёсто говорить объ организаціи милиціи и ея значенія, какъ вооруженной силы; но я не могу обойти молчаніемъ одинъ весьма любопытный эпизодъ.

Я быль на стрвльбе артиллерійской школы рекруть въ Біерв. Это была всего четвертая недвля обученія только что начавшихь изучать военное двло рекруть. Туть же въ числё присутствовавшихь оказался пехотный офицеръ подполковникь одного изъ французскихъ полковъ, расположенныхъ по ту сторону Лемана, въ Савойяхъ. Само собою разумется, мы заговорили съ нимъ по жгучему тогда для француской арміи вопросу о двухъ и трехлётнихъ срокахъ службы.

Онъ сразу отрекомендовался мив сторонникомъ трехлътней службы; я не скрыль отъ него, что я склоняюсь къ двухлътней, если почему либо нельзя прямо перейти къ милиціонной системъ, т. е. такой, при которой отъ гражданина, обязаннаго защищать родину, требуется минимумъ затраты времени и силь для подготовки къ этой тяжелой и вмъстъ съ тъмъ почетной обязанности.

Началась стрёльба. Батарея, послё мёсячной всего подготовки

рекруть и управляемая офицеромъ милиціи, въ обычной жизни народнымъ учителемъ, стрѣляла превосходно. Когда, послѣ окончанія стрѣльбы, начальникъ школы пошелъ на батарею для разбора и замѣчаній, мы съ подполковникомъ, по понятной скромности, остались въ сторонѣ и туть дѣлились впечатлѣніями. Онъ, какъ и я, былъ пораженъ видѣннымъ; но когда я ему указалъ на это, какъ на доказательство, что длинные сроки службы для дѣйствительной подготовки войскъ не нужны, онъ отвѣтилъ обычной въ такихъ случаяхъ фразой: "Да въ Швейцаріи это возможно, а во Франціи нѣтъ".

Но это между прочимъ.

Я усердно посвщаль школы рекругь, бываль на провврочныхь мобилизаціяхь нівкоторыхь частей войскь, бываль на маневрахь, и всегда выносиль впечатлівніе, что швейцарцы сумівли создать свою сильную для обороны страны армію съ минимумомь отягощенія для этой ціли граждань. Правда, та интенсивность работы, которую мнів пришлось наблюдать въ швейцарскихъ школахъ рекруть, не можеть сравниться съ безполезной растратой времени при продолжительныхъ срокахъ службы въ Россіи и, думаю, въ другихъ странахъ, гдів существують регулярныя казарменныя арміи.

Я хотыль пройти всё курсы швейцарской армін, что бы возвратившись въ Россію имёть право говорить о милиціи, какъ вооруженной силё, не только въ силу партійной программы и требованія соціалистическихъ группъ и книжнаго знакомства съ нею, но и на основаніи непосредственнаго знакомства съ постановкой дёла обученія, организаціи, снабженія и т. п. той силы, которая называется народной милиціей.

Я хотель въ совершенстве изучить эту силу, чтобы явиться проводникомъ ея въ русской жизни, какъ только явится къ тому возможность, а въ близость этой возможности я веры не терялъ, несмотря на мрачные дни реакции, которые переживала тогда моя страна.

Но случилось нѣчто, что прервало мои наблюденія. 1 августа разгорѣлся въ Европѣ военный пожаръ, и мирная и покойная жизнь той маленькой страны, въ которой я нашель гостепріимный кровъ, какъ изгнанникъ изъ родины, была нарушена.

Я помню первые тревожные дни, когда не быль еще рѣшенъ вопросъ, куда Германія направить свои полчища— на Бельгію или на Швейцарію. Двумъ нейтральнымъ странамъ угрожала непосредственная опасность. И если послѣ нѣкотораго колебанія Вильгельмъ направиль свои войска на Бельгію, то въ этомъ отношеніи сыграло роль не только то обстоятельство, что Бельгія является для Германіи хорошимъ плацдармомъ для разворачиванія своихъ силъ противъ Франціи и Англіи, но еще и то, что за два года до войны императоръ Вильгельмъ былъ на маневрахъ и въ Бельгіи и въ Швейцаріи, и ознакомился съ арміями той и другой страны, и призналъ большую силу сопротивленія швейцарской милиціи.

Я этимъ отнюдь не хочу сказать что-нибудь скверное относительно бельгійской арміи. Ніть, проживь въ Бельгіи за годь до войны почти цізлый годь, я успізь полюбить эту страну, и когда ее разрушали мніт было особенно больно, ибо съ каждымъ новымъ именемъ разрушеннаго города у меня было связано много личныхъ воспоминаній. Что же касается арміи, то ея героическое поведеніе во время войны заслуживаеть только уваженія и восторга. Но, відь, это была регулярная армія, своими кадрами связанная съ опреділенными гарнизонами, а вслідствіе этого не столь подвижная и быстро и легко мобилизуемая, какъ швейцарская милиція. Кроміт того, въ 1912 году императоръ Вильгельмъ быль на маневрахъ въ Бельгіи и наблюдаль осаду Льежа, при чемъ отъ него и его штаба не было скрыто ничего. А въ штабіть Вильгельма находился... тотъ самый генераль Эммихъ, который командоваль войсками, направленными противъ Льежа: онъ зналь крізпость не хуже, чімъ ея защитники.

Но возвратимся къ Швейцаріи.

Какъ только вспыхнула война, Швейцаріи пришлось мобилизовать всё свои силы, и она ощетинилась тысячами штыковъ противъ возможныхъ противниковъ. По понятной скромности, какъ только была объявлена военная мобилизація, я немедленно отошелъ отъ швейцарской арміи и больше къ ней не подходилъ.

Какъ только всимхнула война, естественно пришлось отойти отъ наблюденія обычной швейцарской жизни, такъ какъ вмѣстѣ съ войной явилась забота о своихъ русскихъ, оказавшихся въ тяжеломъ положеніи, вслѣдствіе войны; въ дальнѣйшемъ пришлось удѣлить много вниманія нашимъ военноплѣннымъ, этимъ жертвамъ войны, нуждавшимся въ помощи и вниманіи изъ-загрницы, тѣмъ болѣе, что старое правительство смотрѣло на плѣнныхъ, какъ на измѣнниковъ, и первое время совершенно не разрѣшало въ Россіи помогать имъ.

И вотъ, въ процессъ работы помощи нашимъ соотечественникамъ мнъ пришлось наблюдать ту великую гуманитарную роль, которую играла Швейцарія во время войны съ самаго начала и до настоящаго времени.

Достаточно сказать, что международное бюро розыска военноплѣнныхъ, обслуживаемое болѣе чѣмъ двумя тысячами швейцарскихъ гражданъ и гражданокъ, работающими совершенно безвозмездно, дало успокоеніе многимъ и многимъ тысячамъ обитателей воюющихъ странъ и оказало помощь и поддержку плѣннымъ. Укажу на дѣятельность швейцарской почты, обслуживающей плѣнныхъ и ихъ родственниковъ, пересылая всю ихъ корреспонденцію, — милліоны писемъ, переводовъ и посылокъ, — совершенно безплатно. Государство при этомъ несетъ огромные убытки, и почтово-телеграфное вѣдомство, дававшее въ былое время доходъ государству, въ годы войны приносить дефицитъ и постоянно требуетъ все новыхъ и новыхъ ассигнованій.

Вспоминаю съ благодарной памятью и муниципалитеть города Лованны, который съ первыхъ дней войны пришелъ на помощь россіянамъ тѣмъ, что даль въ распоряженіе комитета помощи семь квартиръ, которыя были омеблированы доброхотными пожертвованіями швейцарцевъ, и дали возможность пріютить нуждающихся въ такомъ пріютѣ россіянъ, прибывшихъ изъ Германіи и Австріи въ первые дни войны. И много, много вспоминается мнѣ случаевъ проявленія лучшихъ чувствъ со стороны швейцарцевъ къ пострадавшему человѣчеству, и благодарная память объ этомъ періодѣ пребыванія моего въ Швейцаріи сохранится на долгіе годы.

Безпристрастный историкъ своевременно разберетъ и оцѣнитъ этотъ періодъ жизни швейцарскаго народа и его лучшихъ порывовъ, а я перейду къ дальнѣйшему разсказу.

Война началась, и я, профессіоналъ-военный, хотя и отставной, считалъ своимъ долгомъ запросить военныя власти въ Россіи, нужны ли мои скромныя силы и знанія въ настоящее трудное время, переживаемое моей родиной. И запросилъ, не скрывъ при этомъ, что я административно высланный и не имъю права въвзда въ Россію до половины января 1917 года. Возрасть мой былъ таковъ, что службой я былъ обязанъ, а состояніе здоровья не оставляло желать ничего лучшаго.

И твиъ не менве русскія военныя власти не нашли возможнымъ допустить меня къ участію въ защитв родины на поляхъ сраженія, котя имъ не безызвістно было, что даже будучи въ отставкі, я продолжаль работать по военнымъ вопросамъ, и статьи мои о стрільбів артиллеріи регулярно печатались въ офиціальномъ журналів артиллерійскаго відомства, даже въ годы войны.

Но таковъ былъ страхъ стараго правительства передъ призракомъ революціи.

Рядомъ съ дѣломъ помощи нуждающимся россіянамъ и военноплѣннымъ въ русской колоніи Швейцаріи шла и другая жизнь. Надо сказать, что значительный контингенть россіянъ, живущихъ въ Швейцаріи, составляють русскіе эмигранты, волею судебъ и изволеніемъ начальства, пребывающіе въ теплыхъ и гостепріимныхъ странахъ Запада, въ частности и въ Швейцаріи. Война увеличила эту колонію пришельцами изъ Германіи и Австріи, успѣвшими убраться оттуда и перекочевавшими въ Швейцарію.

Интересъ въ текущимъ событіямъ и войнѣ оживилъ эмигрантскіе круги, и началась полоса рефератовъ. Туть то мнѣ пришлось вилотную столкнуться съ тѣми людьми, которые въ настоящую тяжелую пору Россіи являются главнѣйшими ея дѣятелями, ведущими только что народившуюся россійскую республику по пути, если не въ гибели, то въ неизвѣстности.

Однимъ изъ первыхъ референтовъ былъ Ленинъ.

Въ половинѣ августа въ залѣ № 6 лозанскаго народнаго дома, скромномъ залѣ, былъ назначенъ рефератъ Ленина — о причинахъ войны.

Интересуясь не только темой, но и самимъ лекторомъ, котораго я не видалъ ни разу, я, конечно, въ назначенное время былъ уже на мѣстѣ. Нужды нѣтъ, что мы, русскіе, привыкли всегда опаздывать и не жалѣтъ ни своего, ни чужого времени. Я все же въ срокъ былъ у дверей зала № 6.

Долго пришлось прождать.

Наконець, начался реферать.

Предо мной Ленинъ, тотъ Ленинъ, о которомъ его почитатели отзывались съ такой похвалой, восторгомъ и особымъ почитаніемъ...

Внѣшнимъ видомъ я не былъ удовлетворенъ. Не было ни интеллигентности въ лицѣ, ни того энтузіазма въ рѣчи, который невольно заражаетъ и внушаетъ особое довъріе къ словамъ пророка.

Онъ началъ докладъ съ оцѣнки имперіалистическихъ устремленій всѣхъ воюющихъ державъ, причемъ всѣхъ рѣшительно подводилъ подъ общій шаблонъ: и развитую экономически Германію, страдавшую отъ фабричнаго перепроизводства и отсутствія рынковъ, уже захваченныхъ другими, ранѣе ея пришедшими на арену исторіи и успѣвшими раздѣлить новый міръ, и Россію, экономически отсталую

какъ въ области производства, добыванія сырья, такъ и въ сферв переработки его.

Всв онв, по мивню лидера большевиковь, вошли въ имперіалистическую фазу капиталистическаго періода и, какъ таковыя, всв одинаково отвітственны за настоящую войну, и всв иміють одинаковыя устремленія. Это онь объясниль въ теченіе первыхъ пятнадцати минуть своей лекціи, а затімь въ различныхъ варіантахъ повторяль ту же мысль. Мив стало скучно, но я не ушель послі перерыва, а остался дослушать до конца. Закончиль онъ указаніемъ на то, что мірь уже созріль для соціальной революціи, и стоить только русскимь соціалистамь начать борьбу со своими капиталистами и повернуть противь нихъ свои штыки, какъ соціалисты всіхъ странь сділають немедленно то же самоє. Таково было его убіжденіе, мив казалось, искреннее. Онъ не позироваль, онъ говориль то, что думаль.

Меня поразило слишкомъ упрощенное міросозерцаніе этого лидера политической партіи, которой придавали большое значеніе. И я объясниль это тёмъ, что предо мной быль человёкъ ограниченный, не понявшій и не желающій понять всей сложности современной жизни, всёхъ нюансовъ и оттёнковъ ея, а отдёлившій для себя только одинъ уголокъ ея, — область элементарныхъ экономическихъ отношеній, — и подмёнившій имъ всю жизнь во всей ея совокупности. Принявъ часть вмёсто цёлаго, онъ упростиль, конечно, свое отношеніе къ жизни, и, благодаря этому, выводы его теоріи производили впечатлёнія чего то стройнаго, яснаго и понятнаго, что обезпечивало его формуламъ быть понятными и воспринятыми самыми широкими массами и массами наиболёе некультурными. Въ этомъ, мнё кажется, валогъ успёха его тамъ, гдё не привыкли принимать жизнь во всей ея сложности и упрощенныя формулы дають какъ бы ключъ къ разрёшенію всёхъ жизненныхъ проблемъ.

Таковъ быль Ленинъ, какъ онъ представился мнв при первой встрвчв съ нимъ.

Еще сильные мое мныне укрыпилось, когда уже примырно года черезь полтора я вы томы же залы № 6 слышаль его доклады обы отношении кы войны соціалистовы разныхы страны. Это было время страстной полемики между такы называемыми соціаль-патріотами и такы называемыми соціаль-патріотами и такы называемыми соціаль-интернаціоналистами. Я слыдиль за этой борьбой вы процессы ея развитія, и на собраніяхы и митингахы, и по ваграничной печати, и для меня не была новой точка зрынія Ленина. Но реферать, который оны прочиталь на эту тему, быль до нельзя

скученъ и недоказателенъ. Цитатами изъ газетъ разныхъ странъ онъ стремился доказать, что патріотическое настроеніе среди соціалистовъ всёхъ странъ падаетъ и растетъ зато иастроеніе интернаціоналистическое. Доказать этого ему не удалось, но суть то дёла не въ томъ. Какъ симплификаторъ, онъ совершенно не могъ понять того, что могли быть соціалисты, стоящіе на интернаціоналистической точкі зрівнія, но, вмісті съ тімъ, не могущіе же считаться съ фактомъ войны и запутанности вопроса объ отношеніи къ ней съ точки зрівнія обороны страны, находящейся въ опасности. Онъ какъ то совершенно не касался вопроса о томъ, что на собраніяхъ интернаціонала вопрось объ обороні родной страны затрагивался не разъ и ни разу не былъ разрішенъ въ отрицательномъ смыслі. Наобороть, въ программахъ всёхъ соціалистическихъ партій стоялъ пункть объ организаціи милиціи для обороны страны.

Ограниченный круговорь, отсутствие гибкости и прямолинейность, доходящая до крайности, и вмёстё съ тёмъ отсутствие порыва, способнаго васъ увлечь, — таковы черты Ленина, какъ онъ представляется мнё по его докладамъ и литературнымъ выступленіямъ.

Не таковъ Троцкій. Это человѣкъ весьма гибкаго ума, ловкій и искуссный полемисть, легко отвёчающій, правда, иногда въ чрезмёрной грубой формв, своему оппоненту. Его доклады, если не бывали глубоки по содержанію, то по форм'в оки обыкновенно блестящи. Онъ не быль въ сужденіяхъ своихъ столь прямолинейнымъ, какъ Ленинъ, и въ то время, когда я быль въ Швейцарій, а затёмь въ Парижі, онъ не быль еще большевикомъ. Правда, въ качествъ меньшевика-интернаціоналиста и руководителя издававшейся въ Парижв газеты "Наше Слово", онъ занималъ позицію, приближавшуюся къ теченію большевистскому настолько, что его партійнымъ единомышленникамъ, съ которыми онъ быль вмёстё въ Организаціонномъ Комитете, приходилось выступать не разъ противъ него, даже на страницахъ редактировавшагося имъ же органа. Вспомнимъ котя бы полемику его съ Мартовымъ, не перечисляя всъхъ несогласномыслящихъ. Повторяю, онъ не быль въ то время большевикомъ, но несомивнию склонялся къ нему по мъръ того, какъ на пути его публицистической дъятельности въ Парижь французское правительство ставило препятствія.

Но даже тогда, когда онъ прівхалъ въ Америку, послів высылки изъ Франціи, онъ не былъ еще большевикомъ, хотя склонность его къ этому теченію проявилась уже сильно, и обольшевиченіе его происходило тамъ, не безъ вліянія боліве молодыхъ и меніве замітныхъ товарищей.

Процессъ обольшевиченія вообще происходиль какъ то незамітно. И, напримітрь, теперь въ рядахъ большевиковъ я встрітиль г. Чудновскаго, который въ Америкі не занималь ясно выраженной большевистской позиціи: подчеркивая въ бесідахъ и въ статьяхъ въ "Новомъ Мірів" свой интернаціонализмъ, онъ різко отмежевывался отъ большевизма, какъ такового.

И если прямолинейность Ленина и его твердоваменность въ политикъ дають основанія считать его просто узвимъ фанативомъ, то гибкость ума, да и не только ума Троцкаго дають мъсто предположеніямъ иного порядва. Опоздавъ въ революціи, задержавшись нъсволько въ Америкъ, Троцкій, еще въ 1905 году бывшій предсъдателемъ Совъта Рабочихъ Депутатовъ въ Петербургъ и тогда вредившій его дъятельности, онъ примкнуль въ Россіи въ тому теченію, которое считало необходимымъ "углублять" революцію, опираясь на шкурные интересы малосознательныхъ, легво поддающихся гипнозу объщаній, солдать и рабочихъ.

Третій новоявленный министръ, имя котораго часто упоминается теперь въ печати, какъ министра Народнаго Просвещенія, Луначарскій, какъ то по недоразуменію примкнуль къ политике. Онъ эстеть, съ развитымъ художественнымъ чутьемъ и знаетъ искусство, его теорію и исторію. Онъ можетъ быть хорошимъ художественнымъ критикомъ, но въ политике человекъ мало искушенный. Я вспоминаю его рефераты въ Швейцаріи на собраніяхъ русской колоніи. И если бы онъ не быль охваченъ доктринерствомъ до того, что сталъ договариваться до особаго вида искусства — пролетарскаго, то лекція его по литературе и искусству могли быть даже интересны. Но, къ сожаленю, начиная съ художественной критики и подчасъ тонкаго аналива даннаго автора, онъ обыкновенно переходиль къ доктрине и освещаль автора подъ угломъ зрёнія пролетарскимъ.

Вспоминаю послёдній вечерь, проведенный мною въ швейцарской колоніи передъ экстреннымъ отъёздомъ моимъ въ Америку. Здёсь Луначарскій предсталь хорошимъ декламаторомъ, частью чужихъ, частью своихъ собственныхъ, къ слову сказать — очень удачныхъ, я сказалъ бы, красочныхъ стиховъ, и его декламація оставила самое пріятное впечатлёніе: видно, что это его сфера, и здёсь онъ хозяинъ. Но какъ только онъ съ художественныхъ высотъ спускается въ прозу жизни, въ политику, онъ начинаетъ блуждать въ потемкахъ и становится просто скучнымъ, какъ всякій профанъ, взявшійся васъ поучать, не зная самъ чему.

Я не буду вспоминать других встрёчь съ представителями россійской эмиграціи, нынё выдвинувшихся въ ряды дёятелей русской революціи, ибо довольно и этихъ трехъ наиболёе крупныхъ современныхъ персонажей. Съ другими, быть можеть, мы еще встрётимся въ другомъ мёстё.

Я озаглавилъ настоящую главу, между прочимъ, "Агонія старой власти".

Читатель спросить меня, почему же я ничего не говорю объ этой агоніи. Да просто потому, что она чувствуется здёсь. Въ самомъ дёлё. Систематическое преслёдованіе и въ административномъ и въ судебномъ порядкё такого болёе чёмъ скромнаго и не опаснаго для существовавшаго порядка политическаго дёятеля, какъ я, и боязнь, доходящая до того, что въ пору нужды въ опытныхъ офицерахъ, мнё не разрёшають явиться къ исполненію своего долга, ясно показывають, что правительство было слабое и боялось собственной тёни.

Мы жили въ Швейцарціи. А тамъ, далеко, бился пульсъ русской жизни, страна переживала трагическую пору, а власть, какъ въ свистопляскъ, издъвалась налъ страной. Живыя силы не допускались къ работь, и все руководящее ея бралось изъ одного кладезя бюрократовъ. Уже въ томъ фактв, что одни лица оставляли министерство, чтобы черезъ короткій промежутокъ вновь вступить въ таковое, ясно проявлялся кризисъ власти, какъ таковой. А вліяніе Распутина и иже съ нимъ на судьбы Россіи? Это ли не знаменательно въ смыслѣ указанія на то, что страна переживаеть внутри нічто трагическое, и что дальше такъ продолжаться не можеть. Страхъ власти передъ революціонными призраками чувствовался даже заграницей, въ Швейцаріи. Всв работники, помогавшіе военноплівнымь, но не принимавшіе участія въ оффиціальныхъ правительственныхъ организаціяхъ, были взяты подъ подовржніе: и въ этомъ сыска департаменту полиціи помогали дипломатические представители Россіи и органы, при нихъ состоявшіе. Сколько ложных доносовь слали эти діятели въ Петербургь. а тамъ учитывали все и находили, что вместе съ клебомъ и молокомъ и рыбымъ жиромъ, посылаемымъ людьми, живущими заграницей, нашимъ голоднымъ военнопленнымъ идеть, въ лагеря революціонная зараза, отъ которой надо уберечь плиныхъ во что бы то ни стало. И нашему комитету, въ концв концовъ отказали въ правв получать изъ Россіи деньги, и субсидировавшій насъ, какъ своего уполномоченнаго, Московскій Комитеть получиль оффиціальное ув'ядомленіе оть московскаго градоначальника, чтобы деньги намъ болбе не посылать въ виду революціоннаго направленія... того хлібов, который мы пакетами отправляли въ лагеря военноплінных въ Германіи и Австріи. Равнымъ образомъ, когда мы подняли вопросъ объ интернированіи въ Швейцаріи нашихъ туберкулезныхъ военноплінныхъ, наравні съ французами и германцами, русское правительство не рішилось сділать этого, опять таки, боясь революціонной заразы.

Это ли не показатель агоніи власти? Власть металась, чувствуя свою слабость, и поэтому старалась держаться возможно строже.

Такъ отображалась русская жизнь заграницей.

Приближался срокъ окончанія моего невольнаго пребыванія заграницей, вдали отъ родины. И чёмъ ближе было время возвращенія, тёмъ острве чувствовалась боль разлуки и тёмъ страстиве котёлось быть тамъ, въ страдающей, истекающей кровью, угнетаемой насильниками, но все же дорогой и нёжно любимой родинв.

Я началь считать дни. Каждый день, просыпаясь утромъ, я вы-черкиваль прожитой день.

Въ привычной обстановкѣ, при однообразныхъ условіяхъ сложившейся жизни, котя и при достаточномъ количествѣ обязательной работы въ дѣлѣ помощи военноплѣннымъ, дни стали проходить тоскливо долго. И я почувствовалъ, что если я останусь здѣсь ждать конца срока своего пребыванія, нервы мои напрягутся и трудно будетъ доживать послѣдніе дни. И я рѣшилъ перемѣнить страну. Кстати, явилась опредѣленная задача. Затрудненія, которыя дѣлало русское правительство въ полученіи средствъ для работы комитета помощи военноплѣннымъ, ставило комитеть въ безвыходное положеніе, а плѣнныхъ, привыкшими уже получать, котя и скромную поддержку, отъ даннаго комитета, лишало довольствія.

И взоры, мои обратились на Америку. Я рѣшилъ поѣхать туда, чтобы тамъ обратиться къ русской колоніи и американцамъ о помощи нашимъ страдающимъ въ плѣну братьямъ.

Черезъ двъ недъли я уже качался на океанскомъ пароходъ въ волнахъ Атлантическаго океана по дорогъ изъ Бордо въ Нью-Іоркъ, снабженный полномочіями отъ нъсколькихъ общественныхъ организацій помощи военноплѣнныхъ.

Въ срединъ Іюля 1916 года я высадился на американскомъ берегу въ Нью-Іоркъ, не имъя никого знакомыхъ на всемъ материкъ.

Правда, очень скоро у меня оказались знакомые, а черезъ полгода компанія друзей провожала меня въ томъ же Нью-Іоркѣ, но уже по пути въ Россію, на родину.

Пусть мив пришлось въ Америкв очень трудно. Пусть иногда, изъва недостатка средствъ, я просто голодалъ, такъ какъ денегъ у меня своихъ не было, а правительство и его представители решли не присылать мив той скромной пенсіи, которую все время войны регулярно высылали мив черезъ Россійскую Миссію въ Швейцаріи. Если бы не добрые люди, мои случайные знакомые, оказавшіе мив ссуду, я очутился бы на мостовой, выброшеннымъ на произволъ судьбы, со своими порывами собирать средства въ пользу военнопленныхъ.

Но этого не случилось. И жизнь въ Америкъ, хотя и не продолжительную я вспоминаю всегда съ восторгомъ.

У меня были рекомендаціи и къ представителямъ американскаго высшаго свёта и къ представителямъ американской демократіи. Были рекомендаціи и къ россійской колоніи, столь многочисленной и разнообразной въ городахъ Соединенныхъ Штатовъ.

Представители высшаго свъта, принявъ меня весьма любезно, какъ полковника русской службы, рекомендованнаго къ тому же ихъ заокеанскими друзьями, готовы были оказать всяческую помощь; но имъ требовалось немного: имъ хотълось имъть рекомендаціи и отъ оффиціальныхъ русскихъ представителей въ Америкъ. Но эти представители не могли быть расположены давать мнъ рекомендаціи, да и я не собирался просить ихъ объ этомъ. Дъло сбора средствъ я ставилъ на широко общественныхъ началахъ, и только къ силамъ общественнымъ и адресовался. Съ высшимъ американскимъ свътомъ ничего не вышло.

За то представители американской демократіи меня поддержали и показали, что подъ холодной внѣшностью сдержаннаго американца бъется горячее сердце.

Съ любовью и особой симпатіей вспоминаю я Миссъ Алисъ-Стонъ-Блаквелль, которая не только горячо откликнулась на мой призывъ, но и помогла мит войти въ сношенія съ русской колоніей въ Бостонт, къ которой я все никакъ не могъ подойти.

Въ Бостонъ мнъ пришлось столкнуться съ литовцами и латышами. Среди литовцевъ чувствовалось три ръзко разграниченныхъ теченія: соціалистическое, демократическое и клерикальное. Всъ они были поглощены своими національными дълами и, кромъ добрыхъ словъ, ничего получить отъ нихъ для общаго дъла не удалось.

Къ латышамъ я попалъ сильно обольшевиченнымъ. Редакторъ гаветы, къ которому я, какъ журналисть, отправился, прочиталъ мнв нвсколько скучныхъ страницъ изъ хорошо усвоеннаго имъ до элементарности простого ленинскаго катехизиса, и поучаль меня, что "помогать военноплённымь — значить участвовать въ этой имперіалистической войнё". Здёсь было крёпкое ядро большевизма, и на одномъ изъ митинговъ мнё пришлось выдержать сильную баталію на почвё примёненія прописей Ленина.

Не буду разсказывать всёхъ переживаній въ Америке въ связи съ сборами денегъ. Были и грустныя, были и чрезвычайно радостныя. Но въ общемъ, если матеріальные результаты за время моего пребыванія въ Америке въ смысле сборовъ были и не велики, однако, все же вниманіе къ этому вопросу было привлечено и кое-что удалось организовать.

За короткое время пребыванія въ Америкъ мнъ пришлось пробывать въ Бостонъ, Нью-Іоркъ, Чикаго, Детройтъ и др. Разъ только я попадаль въ круги американской демократіи, мнъ приходилось констатировать неподдъльный интересъ къ Россіи и ея борцамъ за свободу. Имя бабушки Брешковской многими произносится съ какимъто благоговъніемъ. За короткое время пребыванія тамъ она оставила по себъ добрую память и со многими поддерживала сношенія, даже будучи въ ссылкъ. Имена Кропоткина, Чайковскаго тоже хорошо знакомы американцамъ. И мнъ такъ отрадно было слышать, съ какимъ вниманіемъ и уваженіемъ относились американцы къ русскимъ революціонерамъ. "Борьба русскихъ революціонеровъ за свою свободу есть борьба за міровую свободу", не разъ говорили мнъ американскіе демократы и соціалисты.

И это еще больше укрѣпило во мнѣ вѣру въ живительныя силы русской революціи и усиливало мое стремленіе ѣхать домой, чтобы своевременно пріѣхать на родину.

Время приближалось. Уже назначенъ день отъйзда. Взять билеть на пароходъ и радостное дорожное настроеніе ощущается всёми фибрами души.

И эти послѣдніе дни пребыванія моего въ Америкѣ были омрачены. Въ половинѣ января въ Нью-Іоркъ пріѣхалъ Троцкій, вынужденный уѣхать изъ Франціи. Нужно было видѣть его пріѣздъ, чтобы понять, какой онъ позоръ, и насколько самовлюбленный человѣкъ. Онъ не просто пріѣхалъ, а закричалъ пѣтухомъ, что вотъ, молъ, Троцкій пріѣхалъ осчастливить американскихъ соціалистовъ своимъ вступленіемъ въ ихъ семью. И начались организованные имъ самимъ и ближайшими его друзьями "чествованія" знаменитаго русскаго соціалиста и "изгнанника" изъ Франціи.

Я не пошель на эти чествованія, такь какь всегда быль противникомъ революціонной позы и саморекламы. Наличность скромности не является недостаткомъ у Троцкаго, который для рекламированія себя готовъ рёшительно на все. У меня отъ встрёчъ съ Троцкимъ и наблюденій надъ нимъ осталось впечатлёніе самое тягостное въ смыслё полной безпринципности и готовности на все въ интересахъ самовозвеличенія.

Уѣхалъ я изъ Америки въ пору крикливыхъ выступленій г. Троцкаго. Правда, шумъ объ его прівздв поднялся только въ русской эмигрантской печати, и пресса американская, если не считать листковъ германизированныхъ, о немъ просто не говорила. Не знаю, привлекъ ли онъ въ дальнъйшемъ вниманіе американской печати, и приняли ли американскіе соціалисты его также помпезно въ свою среду, какъ шумно хотѣлъ онъ вступить туда.

Уѣхалъ я оттуда, оставивъ политическаго крикуна продолжать свою шумную авантюру.

#### и. возвращение въ россио за мъсяцъ до революци.

Съ радостнымъ чувствомъ садился я на пароходъ въ Нью-Іоркѣ для отправленія въ Европу.

Правда, за семь мѣсяцевъ пребыванія въ Соединенныхъ Штатахъ я пріобрѣлъ тамъ друзей, но, вѣдь, я ѣхалъ на родину, отъ которой насильственно былъ оторванъ въ самое трагическое время ея жизни, тогда, когда я могъ бы быть ей полезенъ.

Понятенъ, поэтому, мой восторгъ, когда пароходъ уже двинулся и возврата не было.

Глядя на толпу друвей, провожавшихъ и меня и другихъ, уважавшихъ въ далекіе края, я стоялъ какъ зачарованный и не сводилъ глазъ съ берега даже тогда, когда отдъльныя лица нельзя было уже различать.

"Прощай Нью-Іоркъ. Прощай тотъ край, гдё проведено нёсколько бурныхъ мёсяцевъ въ постоянномъ общеніи съ самыми разнообразными людьми, и гдё мнё не дали умереть съ голоду, несмотря на то, что оффиціальная Россія дёлала все, чтобы лишить меня средствъ къ жизни. Когда еще удастся попасть на эти гостепріимные берега?"

"Вы, кажется, Оберучевъ?" — слышу я возл'я себя женскій голосъ. "Да", отвъчаю я, обернувшись къ спрашиваемой мит дамъ.

Предо мной не молодая, но очень моложавая, сохранившаяся дама, одътая по вимнему, изящно съ претензіей на роскошь.

Я обратилъ на нее вниманіе и раньше, когда пароходъ стоялъ у пристани, когда она трогательно нѣжно прощалась съ молодымъ человѣкомъ, повидимому, ея сыномъ.

Я даже ваинтересовался ею. И воть, она такъ просто, какъ къ вна-комому, обращается ко мит съ вопросомъ.

"Да, я Оберучевъ. А съ къмъ имъю удовольствие говорить?" отпъчаю я.

"Я — Колонтай", отвъчаеть она, улыбаясь.

Имя Колонтай было мнѣ знакомо, какъ имя писательницы-соціалистки, и я быль очень радъ съ ней познакомиться.

**Плавно** покачивается нашъ "Бергенсфіордъ" по тихимъ волнамъ океана.

Объдъ еще не скоро, и мы разговорились съ моей новой, милой внакомой.

Н вналъ, что она большевичка, вналъ ея политическую позицію вообще и во время войны въ частности, такъ что намъ не трудно было найти общія точки для собесёдованія.

Я сразу поставиль ей цёлый рядь вопросовь для того, чтобы яснёе опредёлить ея политическій обликь.

"Да, я большевичка, отвътниа она мив, но я не ленинка. У меня имъется много разногласій съ нимъ, и я не могу слъпо идти за нимъ". Такъ обрисовала она мив свою политическую позицію.

Я узналь, что она довольно долго прожила въ Америкв, и выразиль удивленіе, что ничего о ней не слышаль и нигдв съ ней не встретился, котя бываль и въ редакція соціалистической газеты и не отказываль себе въ несколько соминтельномъ удовольствіи посёщать почти всё русскіе митинги въ Нью-Іорке. Мит показалось это темъ более удивительнымъ, что я зналь, что годъ тому назадъ она была въ Америкв и сделала турна, читая лекціи по женскому вопросу, лекціи довольно нашумевшія. А туть — такое удивленіе, такое полное молчаніе.

II я задаль по этому поводу вопросъ.

Она откровенно мих объяснила, что воздерживалась отъ публичныхъ выступленій, чтобы не повредить ся сыну, студенту-технику, котораго ей черезъ вліятельныхъ друзей удалось устроить въ американской прісимой комиссім. Я отдаль должное ея материнскимъ чувствамъ и больше этого вопроса не касался.

Каждый день мы встрёчались по нёсколько разъ. Она ёхала въ первомъ классё, а я во второмъ. Я подчеркнулъ ей эту ненужную роскопь, такъ какъ и второй классъ представляеть на океанскихъ пароходахъ достаточно комфорта, но она отвётила просто, что сдёлала это по настоянію сына.

Предо мной вновь встала нъжная, трогательно любящая мать.

Мы встръчались по нъсколько разъ въ день и гуляли на палубъ парохода, бесъдовали на современныя темы, и чъмъ больше мы говорили, тъмъ менъе опасной большевичкой она мнъ казалась. Съ ней можно было спорить, она спокойно выслушивала доводы и такъ же спокойно на нихъ возражала, а иногда даже соглашалась съ собесъдникомъ,—свойство, вообще говоря, отсутствующее у большевиковъ, ибо они увърены, что познали всю истину, что таковая у нихъ и только у нихъ въ рукахъ.

Словомъ, впечатлѣніе отъ втой встрѣчи у меня сохранилось самое пріятное, какъ о человѣкѣ, различающемся отъ меня своими политическими взглядами, но такомъ, съ которымъ по кардинальнымъ вопросамъ жизни вообще, а русской дѣйствительности въ частности сговориться можно.

На пароходъ "Бергенсфіордъ" тало нъ этоть разъ много русскихъ. И воть, мнъ пришло въ голову воспользоваться этимъ путешествіемъ, чтобы сдълать сборъ въ пользу военноплънныхъ.

Къ кому же обратиться мнъ за помощью, за содъйствіемъ? Конечно, къ Александръ Михайловнъ Колонтай, съ которой я успълъ уже переговорить о тягостяхъ жизни нашихъ плънныхъ въ Германіи и Австріи.

И, хотя и большевичка (я помню, какъ латышскіе большевики встрётили меня въ Бостонѣ, когда я обратился къ нимъ за содѣйствіемъ, помню, какъ въ Лозаннѣ большевики съ презрѣніемъ относились къ дѣлу помощи военноплѣннымъ, не брезгая, однако, обращаться за помощью къ комитету, если нужно было послать посылку ихъ родственникамъ или партійнымъ единомышленникамъ), она отнеслась къ моему предложенію вполнѣ сочувственно, даже больше, горячо, и на слѣдующій день состоялась на пароходѣ моя бесѣда о жизни военноплѣнныхъ, въ результатѣ которой было собрано свыше восьмисотъ франковъ, которые и были отправлены изъ Христіаніи въ Бернъ, въ комитетъ помощи.

При ближайшемъ участіи А. М. Колонтай былъ устроенъ на пароходѣ литературно-музыкальный вечеръ въ пользу сиротъ норвежскихъ моряковъ. Вечеръ былъ очень удачный, какъ въ смыслѣ исполненія, такъ и по матеріальному успѣху, и нашъ милый капитанъ былъ очень растроганъ такимъ участливымъ отношеніемъ публики къ его соотечественникамъ, нуждающимся въ поддержкѣ.

Мы должны были по пути въ Бергенъ зайти въ англійскій портъ — Крикволъ, для ревизіи парохода англійскими военными властями. Уже приближались мы къ берегамъ Англіи и на слѣдующій день, держа курсъ все время на востокъ, должны были ошвартоваться въ Киркволъ.

Каково же было наше удивленіе, когда утромъ выйдя на палубу, мы замѣтили, что пароходъ нашъ измѣнилъ курсъ и взялъ прямо на сѣверъ.

Мы недоумъвали. Идемъ съ распросами къ командиру парохода, бравому капитану. Онъ молчитъ и даетъ уклончивыя объясненія, избъгая затъмъ встръчъ и разспросовъ. Но чтобы все-таки нъсколько успокоить публику, онъ вывъсилъ слъдующее объявленіе:

"Такъ какъ заходъ въ Крикволъ былъ обусловленъ выдачей Англіей Норвегіи угля, а по полученнымъ свъдъніямъ Англія теперь отказала въ таковой, то тъмъ самымъ надобность въ заходъ исчезла, и мы минуемъ берега Англіи".

Цёлый день мы шли на съверъ, затъмъ повернули на востокъ, подошли къ берегамъ Норвегіи и вдоль очаровательныхъ красивыхъ фіордовъ пришли въ Бергенъ.

Только здёсь, ставъ на якорь, капитанъ объяснилъ намъ причину такого крутого измёненія курса.

Оказывается, что онъ получилъ телеграмму объ объявлении германцами зоны блокады и безпощадной подводной войны; одновременно съ этимъ онъ получилъ телеграмму о немедленномъ возвращении обратно въ Америку до распоряженій. Мы были всего въ двухъ дняхъ пути отъ Норвегіи и восьми — отъ Америки. Ему не улыбалось идти назадъ, и онъ правильно рішилъ, взявъ рішеніе, равно какъ и судьбу парохода и пассажировъ, на свою отвітственность, — идти къ Норвегіи во что бы то ни стало. Этимъ и объясняется его маневръ. Взявъ на сіверъ, онъ вышелъ за 62 градусъ сіверной широты, — границу зоны блокады, — и затімъ пошелъ къ нейтральнымъ водамъ, чтобы вдоль береговъ Норвегіи безопасно спуститься къ югу, къ Бергену.

Какъ благодарны ему были всё мы! Вёдь, намъ грозило возвраще-

ніе въ Америку и тоскливое ожиданіе времени, когда вновь возстановится сообщеніе, прерванное пока объявленіемъ блокады.

Я никогда не забуду того восторга, съ которымъ отнеслись къ его рискованному и смълому ръшенію всё мы, пассажиры. А онъ, скромный, какъ всегда, быстро переодълся въ костюмъ туриста и исчезъ съ парохода, такъ что мы, уъзжая на поъздъ, не могли даже и пожать ему руку на прощаньи и поблагодарить его за избавленіе отъ опасности и трогательную заботу его не внушить намъ страха на эти послъдніе дни путешествія.

Вспоминаю чудную дорогу по пути отъ Бергена въ Христіанію.

Я думалъ первоначально остановиться въ Скандинавіи на время, чтобы выяснить свои права на въйздъ въ Россію: за время моей работы въ пользу военноплиныхъ вокругъ моего имени департаментомъ полиціи было создано столько легендъ, что мий казалось рискованнымъ йхать прямо въ глухую пору реакціи.

Но на пароходѣ вмѣстѣ со мной ѣхало столько милыхъ людей, были прекрасные товарищи, на которыхъ можно было положиться, что я рѣшилъ, не задерживаясь и отдавъ себя подъ наблюденіе одного изъ ѣхавшихъ, ѣхать прямо въ Россію.

Я ожидаль возможности ареста въ Торнео, на границъ, или въ Бълоостровъ. Я сообщиль о моихъ предположеніяхъ молодому офицеру, которому и разсказаль свои опасенія, и просиль, въ случат чего, сообщить кому слъдуеть, дабы я не оказался для близкихъ людей безъ въсти пропавшимъ, что такъ обычно въ условіяхъ россійской дъйствительности.

Онъ понялъ меня. И надо было видёть съ какимъ вниманіемъ онъ на пограничныхъ станціяхъ слёдиль за мной и тёмъ, что происходило около меня. Я безконечно благодаренъ ему, этому случайному моему знакомому, за участіе въ моей судьбъ.

Промелькнули предо мной Норвегія и Швеція, какъ во сні. Провхаль станціи, гді была для меня особая опасность, — Торнео и Візоостровь, — провхаль благополучно, и воть я въ Петрограді, гді съ лишнимъ три года тому назадъ сиділь я въ Домі Предварительнаго Заключенія и гді могъ бы опять очутиться, если бы не постарался исчезнуть изъ Питера поскоріве, не ваявляясь. Посліндующія событія подтвердили правильность моихъ предположеній и необходимость осторожности въ Петроградів.

Не удалось мит достать билета въ международномъ вагонт и прямомъ скоромъ потвядт съ плацкартами на Кіевъ и пришлось, чтобы не

вадерживаться, вхать съ первымъ отходящимъ повздомъ медленнаго движенія, съ пересадками въ нісколькихъ містахъ. Но, пожалуй, пожаліть объ этомъ не приходится, такъ какъ послі трехъ літь отсутствія изъ Россіи и полной оторванности отъ ея дійствительной жизни, мні было и пріятно и полезно окунуться сразу въ гущу жизни.

Въ вагонъ второго класса, въ томъ купэ, которое расчитано на восемь пассажировъ, насъ было не менъе полутора десятковъ. И пассажиры были самые разнообразные. И офицеры, и солдаты, и ихъ семьи, и рабочіе, и купцы, — все смѣшалось въ одномъ калейдоскопъ, и все это жило одной общей жизнью въ теченіе трехъ дней, при постоянной смѣнъ. Притокъ и отливъ пассажировъ на большихъ станціяхъ и въ пунктахъ пересадокъ только разнообразилъ составъ и усложнялъ сумму получаемыхъ мною впечатлѣній.

Я сразу послѣ трехлѣтняго отсутствія окунулся въ самую гущу русской жизни. О чемъ только мы не говорили? И о войнѣ, и тягостяхъ ея, и о правительствѣ и его безтолковости, и о Распутинѣ, и о герояхъ и псевдо-герояхъ настоящей войны, и о дороговизнѣ жизни и тяжелыхъ условіяхъ путешествія теперь. Я старался молчать и больше задаваль вопросы для того, чтобы изъ устъ обывателя узнать правду современной жизни. ѣхалъ я долго, и утомительно было ѣхать, но я не пожалѣлъ о томъ, что не удалось поѣхать въ чопорной компаніи пассажировъ маждународнаго вагона, а пришлось путешествовать въ пестрой толпѣ подлинной Россіи. Сразу Россія во всей ея безпорядочности современной жизни предстала предо мной въ стонахъ обывателей разныхъ положеній, различныхъ настроеній.

Наконець, я въ Кіевф. 15 февраля я вышель изъ вагона.

"Опять на родинв. Опять въ родномъ мив и близкомъ сердцу моему Кіевв, съ которымъ связанъ я пятьюдесятью годами жизни, и изъ котораго, если я уважалъ на время, то всегда оставлялъ тамъ кусочекъ свсего сердца!"

Нѣсколько дней на отдыхъ въ родной семъв, въ теплотв, давно не ощущавшейся. Какъ ни хорошо мнѣ было на чужбинѣ, какъ ни привътно встрѣчали меня вездѣ, куда только ни забрасывала судьба, какъ ни пріятны воспоминанія о жизни въ Швейцаріи и Америкѣ, но все же стосковался я за своими близкими, родными.

Но довольно сентиментальностей. Не время для нихъ, когда льется братская кровь, когда вся жизнь страны обратилась въ сплошную трагедію. Нужно работать.

Безъ большого труда мив удалось подойти къ работв. Я быль при-

нять въ Комитеть Юго-Западнаго фронта Союза Городовъ и черезъ недвию-двъ посяв прівзда уже вошель въ работу.

Кромъ того, мнъ было чъмъ подълиться съ согражданами, и я принялся за любимый литературный трудъ и, такимъ образомъ, вошелъ вплотную въ текущую жизнь, забывъ о томъ, что тамъ, въ Петербургъ, обо мнъ все же думаютъ. Какъ то далеко отошло все прошлое и всяческія возможности полицейскаго характера. Просто некогда было думатъ объ этомъ.

Такъ хороша жизнь и работа. Она захватываеть васъ, и мелочи личной жизни отходять куда то далеко, далеко.

#### III. АРЕСТЪ. — ПОДГОТОВКА КЪ ССЫЛКЪ. — ОСВОБОЖДЕ-НІЕ БЛАГОДАРЯ РЕВОЛЮЦІИ.

Такъ прошелъ мѣсяцъ. Конецъ февраля. Изъ столицы уже получались свѣдѣнія о волненіяхъ, уличныхъ столкновеніяхъ на почвѣ нужды и голода.

Наступило 1(14) марта. Въ Комитетъ получена копія телеграммы комиссара Бубликова о томъ, что имъ занято министерство путей сообщенія, и что онъ предлагаеть служащимъ желѣзныхъ дорогъ сповойно относиться къ происходящимъ событіямъ и оставаться на мѣстахъ, продолжать работу. Пришло извъстіе о сформированіи новаго правительства и Временнаго Комитета Государственной Думы.

Предсъдатель нашего комитета, Баронъ Штейнгель, собраль экстренное засъданіе комитета и поставиль на обсужденіе полученныя свъдънія. Съ восторгомъ были встръчены эти извъстія, и комитеть постановиль послать привътствіе новому правительству въ лицъ князя Львова, и кромъ того послать по всъмъ тыловымъ и фронтовымъ учрежденіямъ комитета извъщеніе о происшедшемъ переворотъ и предложеніе продолжать работу спокойно, оставаясь на мъстахъ.

Передъ засъданіемъ предсъдатель сказалъ миъ, что меня спрашиваетъ полицейскій надзиратель и очень хочетъ меня видъть. Я хотълъ пойти къ себъ въ кабинеть, но засъданіе началось, засъданіе интересное, и не до околодочнаго надзирателя было въ такое время.

Часа въ три я пришелъ домой объдать. Во время объда приходить околоточный надзиратель и показываеть мнъ бумагу отъ Кіевскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія.

"Предлагается Вамъ немедленно арестовать и препроводить на гауптвахту отставного полковника Оберучева".

Бумага пом'вчена 27 февраля (12 марта) и подписана: "Начальникъ Кіевскаго Губернскаго Жандармскаго управленія генералъмаіоръ Шредель".

Не первый разъ въ теченіе моей жизни приходили во мив для ареста, и если настоящее посвщеніе меня нісколько удивило, то только потому, что ясно было дыханіе новой, свободной жизни въ Россіи; и вдругь, эта свобода омрачается для меня арестомъ; арестомъ въ тотъ самый день, когда я нісколько часовъ тому назадъ въ засізданіи Комитета Юго-Западнаго фронта привітствоваль зарю свободы вмісті съ другими членами ея и ушель отгуда съ расчетомъ въ тотъ же вечерь принять участіе въ созванномъ собраніи работниковъ всіхъ политическихъ партій.

И вдругь, этоть ненужный, несвоевременный аресть.

Правда, въ самой формъ ареста уже чувствовалось въяніе времени.

Никогда не были представители полиціи такъ предупредительны, вѣжливы и внимательны во время ареста, какъ въ день 1(14) марта. Околоточный надзиратель, пришедшій за мной, разрѣшилъ мнѣ не только поговорить по телефону съ моими друзьями, но даже и написать письма, сдѣлать всѣ необходимыя распоряженія и указанія, собраться и даже, когда мы ѣхали на гауптвахту, онъ нашелъ возможнымъ разрѣшить мнѣ заѣхать по дорогѣ въ Комитетъ и переговорить тамъ съ членами такового о томъ, что со мной случилось.

Наконецъ, мы добрались до штаба крѣпости. Дежурный адъютантъ былъ удивленъ. У него не было никакихъ распоряженій о моемъ арестѣ и онъ не зналъ, что со мной дѣлать. Однако, въ то время на Руси не было случая, чтобы отказывали кому-нибудь въ пріемѣ въ тюрьму. Въ больницахъ, въ родильныхъ мѣстахъ, пріютахъ могло бы не оказаться мѣста для пріема больныхъ или призрѣваемыхъ, и не разъ больныхъ возили по улицамъ города отъ больницы къ больницѣ, отказывая въ пріемѣ, пока, наконецъ, больной умиралъ и оказывался ненуждающимся въ леченіи. Для арестованныхъ всегда находилось мѣсто.

Послѣ нѣкотораго колебанія дежурный адъютанть написаль записку объ арестованіи и меня повели на гауптвахту.

Здёсь новое затрудненіе. Начальникъ караула, молодой прапорщикъ, стоялъ въ недоумёніи, куда меня помёстить. Осторожный адъютантъ не далъ соотвётствующихъ указаній, а у прапорщика явилось сомнёніе, помёщать ли меня съ офицерами или съ солдатами, такъ какъ, вёдь, я, хоть и полковникъ, но отставной, и къ тому же привезенъ въ штатскомъ, а не въ военномъ платъв. Послё продолжительныхъ и безплодныхъ переговоровъ по телефону съ дежурнымъ адъютантомъ, онъ, наконецъ, рёшилъ помёстить меня въ офицерскую камеру. Въ одной изъ камеръ оказался свободный диванъ; на немъ меня и устроили.

Мой приходъ на гауптвахту быль какимъ то праздникомъ для находившихся тамъ въ достаточномъ количествъ арестованныхъ офицеровъ.

До нихъ доходили какіе то неясные слухи о происходящихъ событіяхъ, и они меня, только-что пришедшаго съ воли гражданина, засыпали вопросами.

Я разсказалъ имъ о телеграммѣ Бубликова, о засѣданіи комитета, о томъ, что несомнѣнно произошелъ переворотъ, но насколько онъ проченъ, сказать еще трудно.

Читатели могутъ себъ представить тоть восторгъ сидъльцевъ гауптвахты, который вызвали мои разсказы, и какъ долго комментировали мы то немногое, что могъ я имъ разсказать.

Съ нетеривніемъ ждали мы слідующаго угра, чтобы прочитать контробандой добываемыя газеты.

Настало желанное утро. Принесъ подъ полой служитель газеты, и всё набросились на нихъ, какъ голодные волки на добычу.

Но велико было наше разочарованіе. Газеты полны самыхъ мелочныхъ сообщеній, никому не интересныхъ, и ни слова нѣтъ о самомъ главномъ, чего такъ жадно ждали всѣ. Ничего о событіяхъ въ Петроградѣ, никакихъ свѣдѣній, что тамъ дѣлается, дѣйствительно ли произошелъ давно жданный, желанный переворотъ, или то, что такъ ждали, только мелькнуло, поманило въ таинственную даль, возбудило свѣтлыя мечты и розовыя надежды и вмѣсто зари и радостнаго утра дало вновь даже не темную ночь, а безпробудныя сумерки жизни, такъ опостылѣвшія уже за долгую жизнь.

Но велика сила оптимизма, и никогда надежда не покидаеть людей.

Такъ и мы, случайно собравшіеся здівсь, кто съ фронта, кто съ тыла, а кто, какъ, наприміръ, я, и совсімъ издалека, не теряли надежды, что то, что по нашему мнінію совершилось, уже прочно, и только рутина и инерція стараго режима не выпускаеть еще на світъ Божій во всеобщее свідініе только-что родившуюся свободу.

Воть, она пришла, наконець, въ сіяніи вічной красоты, и для нась, сидящихь за різшетками, особенно заманчива была она!

Мы быто дылились впечатлыніями пережитого. Я старался путемы распросовы получить оты офицеровы съ фронта больше свыдыны обылыхь бояхь, о настроеніи тамь, вы окопахы, вы эту зимнюю стужу, вы далекихы ущельяхы Карпаты и на склонахы сныжныхы вершины.

И туть, въ теченіе нізскольких вчасовь, я пріобрізль такъ много свідівній о той жизни, которая была скрыта оть меня, благодаря удаленности оть родины въ теченіе долгаго времени.

Сколько офицеровъ и солдать, оказывается, въ это горячее время томится по тюрьмамъ и гауптвахтамъ, находясь долгіе мѣсяцы подъ слѣдствіемъ и въ предварительномъ заключеніи часто по самымъ пустячнымъ поводамъ. Эта растрата живой силы меня поразила больше всего, и глубоко запали мнѣ въ душу всѣ разсказы о непорядкахъ на фронтѣ и въ арміи, какъ слѣдствіе неразберихи въ правительственныхъ кругахъ.

Наступаетъ утро 3(16) марта. Мы ждемъ съ нетеривніемъ газетъ. Наконецъ, приносять номеръ и, о! радость, мы читаемъ тамъ о совершившемся переворотв. Читаемъ и призывъ Временнаго Комитета Государственной Думы и новый составъ министерства, и подробности ликвидаціи и ареста старой власти и иныя полныя интереса новости дня.

Надо правду сказать, кіевскія власти всетаки даже и въ этоть день были очень осторожны въ своихъ сообщеніяхъ, ибо номеръ появился съ бълыми мъстами, и эти бълыя мъста относились не къ военнымъ секретамъ и тайнамъ, а несомнънно къ нъкоторымъ пунктамъ внутренней жизни страны, которые почему то кіевская цензура не ръшилась допустить въ печати, хотя въ другихъ городахъ, какъ оказывается, въсти эти были опубликованы.

Ну, да Богъ съ нимъ, простимъ власти эту излишнюю осторожность. Въдь, всей прежней жизнью и порядкомъ управленія она именно была пріучена къ осторожности, и отъ старыхъ привычекъ такъ скоро не отдълываются.

Акта объ отреченіи Николая въ газетахъ не было, но ясно было, что это вопросъ времени.

Несомнънно старый порядокъ рухнулъ, и новая власть, объявившая свободу народамъ Россіи, поведеть страну по новому путн!

Но мы сидимъ еще за рѣшеткой. И я, политическій узникъ послѣднихъ дней, не только не на свободѣ, но все еще не могу добиться, почему я собственно посаженъ въ тюрьму, и что со мной хотѣли сдѣлать представители старой полицейской Россіи.

Приходить коменданть генераль Медеръ.

Онъ суетливо объгаеть камеры и, увидавъ меня, безпокойно спрашиваеть, гдъ я помъщаюсь. Онъ не сдълаль этого ни вчера, ни въ день моего прибытія и только сегодня проявиль какую то исключительную заботливость. Онъ вспомниль, что штабъ-офицеры должны сидъть подъ арестомъ въ отдъльной комнатъ, а я, коть и отставной, но все-таки штабъ-офицеръ. И воть, онъ обезпокоился, какъ бы миъ приготовить отдъльную комнату и возстановить нарушенный порядокъ содержанія заключенныхь, за чъмъ онъ по долгу службы обязанъ смотръть. Напрасно я увъряю его, что съ молодежью, съ которой я нахожусь въ одной комнатъ воть уже третій день, миъ сидъть хорошо, и я не тревожусь и не претендую здъсь на особый комфортъ. Онъ не унимается : "Нельзя штабъ-офицеру сидъть не въ отдъльной комнатъ. Ему полагается отдъльное помъщеніе", суетливо повторялъ растерянный генералъ.

Я задаль ему вопросъ:

"Скажите, Ваше Превосходительство, за что я сижу, и почему меня держать подъ арестомъ?"

"Не знаю, это по распоряженію изъ Петрограда", отв'ятиль онъ мн'я смущенно.

"Такъ будьте добры навести справки, почему я посажень, да кстати принять мёры къ моему скорейшему освобожденію. Вёдь, я теперь вижу, что мнё сидёть здёсь незачёмь", настойчиво заявиль я. "А объ отдёльномъ помещеніи для меня не безпокойтесь. Мнё хорошо и съ этой молодежью".

"Хорошо, я сейчасъ передамъ тому, отъ кого зависить ваше освобожденіе. А что касается отдёльной комнаты, то это необходимо".

И генералъ Медеръ посившно ушелъ, отдавъ распоряжение приготовить для меня отдёльную комнату.

Въ высшей степени забавна была эта забота объ отдёльной комнате для штабъ-офицера въ то время, когда событія говорять совсёмъ о другомъ. Но такова сила привычки. Онъ боялся, чтобы власть не обратила вниманіе на допущенный имъ безпорядокъ и хотвлъ возстановить должный порядокъ въ жизнь подведомственной имъ гауптвахты.

Прошло полчаса.

Приходить комендантскій адъютанть и приглашаеть меня слёдовать за нимъ.

Оказывается, что коменданть переговориль по телефону съ Командующимъ Войсками и сообщиль ему о моемъ желаніи быть освобожденнымъ. Командующій Войсками приказаль привести меня кънему.

И воть, мы пошли.

Въ первый разъ въ жизни входилъ я въ домъ командующаго войсками, двадцать лътъ тому назадъ построенный на моихъ глазахъ.

Огромный вестибюль. Швейцаръ, дежурный писарь, ординарець. Снимаю пальто, свое скромное старенькое пальто, единственное оставшееся у меня и совершенно не отвічающее роскошной обстановкі этого дома. Поднимаемся наверхъ, и ординарецъ немедленно приглашаетъ меня въ кабинетъ Командующаго Войсками.

Роскошный, богато обставленный, просторный кабинеть. Посрединё — большой письменный столь, а передъ нимъ два удобныхъ весьма комфортабельныхъ кресла. Стёны увёшаны группами и снимками, оставшимися отъ одного изъ предшественниковъ нынёшняго Командующаго Войсками. У самой двери меня встрёчаетъ сёдой генералъ, Командующій Войсками округа, генералъ-лейтенантъ Ходоровичъ.

Любезнымъ жестомъ приглашаетъ онъ меня състь въ одно изъ креселъ у письменнаго стола.

Сажусь. Генераль занимаеть місто противь меня.

Короткая паува.

"Скажите, полковникъ, какъ вы относитесь къ происходящимъ событіямъ въ Петроградѣ?" спрашиваеть онъ меня какъ то нерѣшительно.

"Я чрезвычайно радъ всему происшедшему, ибо это было мечтой моей жизни, и въ этомъ я вижу спасеніе моей родины, которая такъ страдала отъ невыразимо скверныхъ условій управленія", різко и отчетливо отчеканиль я ему въ отвіть.

Въ это время я замътилъ, что мы не одни. У окна, у телефона сидъть молодой генералъ, какъ оказалось впослъдствии, начальникъ штаба округа, генералъ-мајоръ Бреловъ. Онъ слышалъ мой отвътъ и

дальнѣйшій разговорь, и потомъ, когда мы съ нимъ встрѣчались въ другихъ условіяхъ, онъ говорилъ мнѣ, что былъ пораженъ и вмѣстѣ съ тѣмъ очень доволенъ слышать такой мой отвѣтъ.

Поговоривъ немного на тему дня и обмѣнявшись съ генераломъ Ходоровичемъ нѣсколькими фразами, я задалъ ему вопросъ.

"Скажите Ваше Превосходительство, за что я посаженъ и почему я сижу подъ арестомъ?"

"Видите ли, полковникъ, я получилъ о васъ очень нелестную аттестацію отъ департамента полиціи съ предложеніемъ васъ немедленно арестовать и выслать въ Иркутскую губернію. И вотъ, во исполненіе этого распоряженія мною уже подписанъ приказъ о вашей высылкъ, и для выполненія этого вы и арестованы", отвътилъ онъ мнъ прямо.

"Но, въдь, теперь, пожалуй, не существуеть уже и самаго департамента полици, и, думаю, его распоряжение для васъ необязательны".

Генераль подумаль съ минуту, и обращаясь во мив, сказаль:

"Хотя я не имъю права васъ освободить, но я беру на себя и освобожу васъ. Идите на гауптвахту, а я прикажу написать распоряжение объ освобождении и сегодня, или, быть можеть, завтра, вы будете свободны".

Оставаться при такихъ условіяхъ подъ арестомъ мнѣ не ульюалось, да и надобности въ этомъ не было никакой. Къ тому же я хорошо зналъ, какъ работають наши канцеляріи и какъ можеть затянуться процессъ освобожденія.

И я сказаль генералу.

"Здъсь у насъ въ пріемной находится комендантскій адъютанть, съ которымъ я пришелъ къ вамъ. Будьте любезны, передайте ему распоряженіе, чтобы меня немедленно освободили".

"Хорошо, я распоряжусь," сказалъ генералъ Ходоровичъ и направился вмёстё со мной изъ кабинета.

Онъ отдалъ комендантскому адъютанту распоряжение о немедленномъ моемъ освобождении, и мы разстались, любезно попрощавшись.

Черезъ четверть часа мы были уже на гауптвахть, и толпа сидъльцевъ гудъла, привътствуя мое освобождение, въ которомъ они не сомнъвались.

Собравъ вещи и попрощавшись съ товарищами по заключению и пожелавъ имъ тоже скорвишаго выхода, я отправился въ канцелярию штаба для совершения нъкоторыхъ формальностей.

И адъсь случилось то, что даеть миъ радость и счастье на всю жизнь, чтобы со мной не произошло и какія бы испытанія не пришлось претерпъть!

Когда я сидълъ въ канцеляріи, одинъ изъ писарей, воспользовавшись отсутствіемъ офицера, подошелъ ко мнѣ и тихо, шопотомъ говорить:

"Ваше Высокоблагородіе. Сегодня должны будуть казнить двухъ человікь, — одного солдата, сидящаго въ кріпости, а другого вольнаго, сидящаго въ Лукьяновской тюрьмів. Уже пошли рабочіе готовить висівлицу и могилы для нихъ. Сегодня ночью будеть казнь".

"Не можеть быть, не должно быть, чтобы въ радостный свётлый день россійской революціи, когда надъ печальной родиной моей встаеть заря свободы, не можеть быть, чтобы кто-нибудь быль казнень! Не можеть радость нашей теперешней жизни быть омрачена казнью", подумаль я и, совершенно не интересуясь за что они приговорены къ смерти, спросиль фамиліи осужденныхъ, долженствовавшихъ сегодня принять смерть.

Фамилію солдата онъ зналъ и сказалъ мнѣ; фамилію штатскаго онъ не зналъ.

Освобожденный, я прежде всего направился къ моимъ друзьямъ сказать, чтобы они пошли къ Командующему Войсками и попросили его отмънить казнь.

Они немедленно это сдѣлали; генералъ Ходоровичъ безъ колебаній согласился отмѣнить казнь, и день моего освобожденія на зарѣ русской свободы ознаменовался сохраненіемъ жизней двумъ приговореннымъ.

Я видался потомъ съ ними при посъщении мъстъ заключения. И надо было видътъ то счастье, которое сияло въ ихъ глазахъ, благодаря сохранению жизни, чего они никакъ не ожидали.

Я пришель домой въ радостныя объятія ожидавшей меня семьи, а въ тоть же день вечеромъ мнё сообщили, что я избрань въ Исполнительный Комитеть Совета Общественныхъ организацій, который явился новой революціонной властью въ Кіеве.

Такъ начались дни моей новой свободной жизни.

## IV. ВОЕННЫЙ КОМИССАРЪ ВЪ КІЕВЪ.

На слѣдующее утро было засѣданіе Исполнительнаго Комитета. Я пошелъ на него.

Исполнительный Комитеть, явившійся новой революціонной властью въ Кіевъ, сконструировался такимъ образомъ.

Представители цёлаго ряда общественныхъ организацій, работавшихъ въ Кіевів, какъ то: Союзъ Городовъ, Союзъ Земствъ, Кооперативы и др. — равнымъ образомъ, представители политическихъ партій, а также національныхъ организацій, — всів они составили Совітъ общественныхъ организацій, который и избралъ Исполнительный Комитетъ изъ среды такъ или иначе извістныхъ въ Кіевів общественныхъ діятелей.

На первомъ же засъдани Исполнительнаго Комитета, еще до моего освобождения, я былъ избранъ Военнымъ Комиссаромъ г. Кіева и теперь требовалось только мое согласіе, каковое мною и было дано.

Исполнительный Комитеть, новый органъ власти, — и таковымъ онъ быль признанъ Временнымъ Правительствомъ вскоръ послъ своего сконструированія, — не имълъ своего помъщенія, и кіевская городская дума пріютила его.

Такимъ образомъ вся политическая жизнь Кіева сконцентрировалась въ Думъ.

Сюда приходили представители разныхъ общественныхъ организапій, правительственныхъ учрежденій, рабочіе, солдаты, офицеры, кто такъ или иначе интересовался новой жизнью и его органами. Приходили засвидѣтельствовать свою преданность новому строю и вѣрность началамъ свободы, приходили просить указаній, что дѣлать, какъ держать себя въ тѣхъ или иныхъ случаяхъ.

Прівзжали многіе изъ провинціи просто спросить указаній, какъ сконструировать власть, такъ какъ существующая власть растерялась и не знаеть, что ей двлать, что можно и чего нельзя.

Быстро Кіевъ сталъ центромъ всего раіона, сюда стекались свъдънія съ разныхъ сторонъ и давались директивы.

Одновременно съ Исполнительнымъ Комитетомъ общественныхъ организацій сконструировался въ Кіевъ Совътъ рабочихъ депутатовъ. Кіевъ — городъ, въ которомъ довольно много фабрично-заводскихъ предпріятій, и рабочее населеніе его исчисляется тысячами. Понятно, что въ немъ долженъ былъ организоваться свой Совътъ и Исполнительный Комитетъ. Само собою разумътется, что отъ Совътъ рабочихъ

депутатовъ необходимо было избрать членовъ въ обще-городской Исполнительный Комитеть, повторяю, уже признанный въ то время органомъ революціонной правительственной власти.

Явился вопросъ о пополнении Исполнительнаго Комитета представителями гарнизона, офицерами и солдатами.

Вопросъ весьма важный. Необходимость пополненія Исполнительнаго Органа представителями гарнизона была ясна для всёхъ. Но это пополненіе могло состояться двумя путями. Или представители войскь будуть выбраны на явочныхъ митингахъ, путемъ избранія случайныхъ людей, оказавшихся на митингѣ, или же ихъ можно избрать путемъ двухстепенныхъ выборовъ: на собраніи представителей войсковыхъ частей, избранныхъ тоже на своихъ полковыхъ собраніяхъ.

Въ первомъ случай въ члены Комитета могли попасть случайные люди, совершенно не выражающіе ни воли, ни мніній гарнизона, во второмъ, при планомірно проведенныхъ выборахъ, возможно получить дійствительное представительство всего гарнизона.

Ясно, что Исполнительный Комитеть должень быль остановиться на второмъ пути, тёмъ болёе, что попытки организовать явочные военные митинги для выборовъ на нихъ представителей въ Исполнительный Комитеть уже были.

Президіумъ Исполнительнаго Комитета рішиль вмісті со мной, Военнымъ Комиссаромъ, поіжать въ Командующему Войсками для переговоровъ по этому поводу.

Назначенъ былъ опредъленный часъ для повздки къ генералу Ходоровичу.

А тёмъ временемъ, я рёшилъ отправиться къ генералу Ходоровичу, какъ Военный Комиссаръ.

Ровно черезъ сутки послѣ перваго визита и нашего перваго знакомства я вхожу въ тотъ кабинеть, гдѣ вчера состоялась первая встрѣча и бесѣда по текущему моменту со мной, тогда еще арестованнымъ.

Я представился генералу и обратился къ нему съ предложеніемъ дать мнв разрвшеніе на посвиценіе казармъ для ознакомленія солдать и офицеровъ съ текущимъ моментомъ и выясненія его значенія для народа и арміи.

"Вы разрѣшите, Ваше Превосходительство, мнѣ посѣтить казармы. Вѣдь, многіе въ туманѣ. Не знають, что дѣлать, какъ отнестись къ текущимъ событіямъ. Наши офицеры, въ огромномъ большинствѣ, стоять въ сторонѣ отъ политики и рискують оказаться не въ состояніи отв'ятить на многіе вопросы, которые несомн'вню сыпятся на нихъ сейчась со стороны солдать. И выйдеть осложненіе, произойдеть недовольство. Нужно помочь и той и другой сторон'в". Такъ говориль я.

Я смотрыть на свою должность военнаго комиссара не какъ власть, отъ которой зависить рышение тыхъ или иныхъ вопросовъ, а лишь какъ на буферъ, который долженъ смягчить взаимные удары, которые могуть посыпаться со стороны солдать на офицеровъ и, иногда, со стороны этихъ послыднихъ на солдать. И вотъ почему мны хотылось немедленно же войти въ гущу войсковой жизни, чтобы предупредить возможныя печальныя послыдствія.

Генералъ Ходоровичъ не понялъ меня и отказалъ мив въ разръшеніи посвіщать казармы для бесёдъ.

Я вполнъ понимаю его.

Человъкъ еще вчера видълъ во миъ государственнаго преступника, котораго департаменть полиціи, какъ опаснаго, рішиль отправить въ далекую Сибирь. Еще вчера говориль онъ мнв, что аттестація, данная мит департаментомъ полиціи, весьма нелестна, и получиль оть меня отвёть, что я, съ своей стороны, не могу лестно отозваться о департаменть полиціи. Еще вчера онъ колебался, прежде чьмъ рышиться отпустить меня на свободу, и только, учтя возможность насильственнаго освобожденія, різшиль взять на себя рискъ выпуска меня на волю. Еще вчера я быль аттестовань, какъ самый "опасный государственный преступникъ", о которомъ въ присланномъ ему документв полицейскаго творчества, после ряда указаній на "явно преступную дъятельность", сказано, что "нъть основаній ожидать, чтобы полковникъ Оберучевъ изміниль свои убіжденія" послі трехлітняго пребыванія вив родины. Еще вчера все это было, а сегодня передъ нимъ стоить этоть "преступный" типь и настаиваеть на разрёшеніи пойти ему въ казармы и по душамъ поговорить съ солдатами и офицерами. Ясно, что туть что-то неладное и, быть можеть, опасное для порядка, ва который онъ отвъчаеть.

И генералъ Ходоровичъ не рѣшился дать мнѣ требуемое разрѣшеніе.

Я его понимаю, и ни одной минуты не могу осудить его за этоть невольный страхъ.

Едва успъли кончить съ нимъ бесъду, какъ пришли представители Исполнительнаго Комнтета, — члены президіума, — Товаришъ городского головы Н. Ф. Страдомскій, предсъдатель, и два товарища председателя, присяжный поверенный Григоровичъ-Барскій и рабочій Доротовъ.

Я присоединился къ нимъ, и мы повели рѣчь о необходимости приказомъ по округу назначить выборы представителей отъ солдатъ и офицеровъ полковъ, расположенныхъ въ Кіевѣ, и затѣмъ собрать этихъ представителей для выборовъ изъ ихъ среды двухъ офицеровъ и двухъ солдатъ въ члены Исполнительнаго Комитета.

Долго ломали мы копья. Долго доказывали, что такъ будеть лучше, что въ противномъ случав дёло пойдеть захватнымъ порядкомъ, и пройдуть митинговые случайные люди.

Онъ не рѣшался. Онъ обѣщалъ запросить Главнокомандующаго Юго-Западнымъ фронтомъ, генерала Брусилова, и тогда дать отвѣтъ.

Но время не ждетъ. Событія развиваются, начинаются летучіе митинги, собранія случайныхъ людей, и къ намъ уже приходять офицеры и солдаты, избранные на митингахъ въ качествъ делегатовъ отъ гарнизона для вступленія въ члены нашего Исполнительнаго Комитета.

Настойчивыя указанія наши уб'вдили, наконець, генерала Ходоровича, и онъ рівшился отдать приказъ о выборахъ.

Черезъ нѣсколько дней уже состоялись выборы, и мы имѣли законныхъ, легально выбранныхъ въ члены Исполнительнаго Комитета представителей гарнизона двухъ офиццеровъ и двухъ солдать.

Такъ постепенно пополнялся нашъ Исполнительный Комитеть.

Я сказаль, что въ Исполнительный Комитеть и ко мнѣ, какъ военному комиссару, являлись разныя лица. Многія приходили съ предложеніемъ своихъ услугь.

Помню какъ-то пришелъ ко мнѣ молодой офицеръ, жгучій брюнетъ, живой, подвижной, горячій. Онъ летчикъ, и предлагаетъ свои услуги, въ случав, если для какой-нибудь надобности потребуется вооруженная сила. Онъ со своими солдатами готовъ на бронированномъ автомобилѣ поддержатъ новую власть. Сколько жизни и энергіш, и вѣры въ новые устои жизни было въ этомъ молодомъ офицерв!

Его услугами не разъ пользовался Исполнительный Комитеть, когда были трудныя порученія въ провинцію. Пусть онъ иногда горячился и, пожалуй, дѣлалъ ошибки; но его горячая вѣра говорила о томъ, что онъ искренно преданъ революціи и готовъ все отдать ва нее.

И онъ отдалъ все: отдалъ свою жизнь.

Это было уже позже. Я быль тогда командующимь войсками. Онь пришель ко мнв встревоженный, задумчивый.

На фронтъ, благодаря большевистской агитаціи, а частью и вслъдствіе ряда другихъ причинъ, началось разложеніе. Участились случаи отказа выполнять боевыя приказанія, ухода частей въ тылъ и т. п.

И вотъ этотъ полный энергіи и любви къ родинѣ молодой офицеръ приходить ко мнѣ и говорить:

"Я хочу на фронть. Я не могу оставаться здѣсь. Тамъ страдаеть дѣло защиты страны, а вмѣстѣ съ ней и революціи. Помогите мнѣ поѣхать на фронть".

Я поняль его. Я охотно помогь увхать ему на фронть и даль записку къ Керенскому, который тогда быль на западномь фронть, съ рекомендаціей этого офицера-энтузіаста. Мы горячо расцвловались, и я отправиль его, пожелавь успвха и удачи. И его использовали немедленно. Его послали комиссаромь въ армію, и тамъ горячо призываль онь войска сражаться и не поддаваться соблазну кажущагося покоя.

Но не долго пришлось ему поработать на фронтв.

Во время одной изъ бесёдъ и увёщанія полка, отказавшагося идти на окопы, солдатская пуля сразила его, и кончились дни жизни молодого революціонера, смертью своей запечатлёвшаго свою любовь къ родинё и свободё.

И когда вспоминаю я торжественныя похороны, которыя устроила поручику Романенко революціонная демократія города Кіева, знавшая и любившая его, невольно слезы подступають къ глазамъ, и уста шепчуть:

"Миръ праху твоему, дорогой товарищъ!"

Когда я оглядываюсь на прошлое и вспоминаю бурный періодъ революціонныхъ переживаній, я проникаюсь глубокой благодарностью къ старому царскому правительству Россіи за то, что передъ самой революціей оно выслало меня за предёлы Россіи.

Дѣло въ томъ, что старый порядокъ управленія моей родиной, основанный на силѣ и власти полиціи и усмотрѣнія жандармско-полицейскихъ властей, пріучилъ насъ россіянъ къ произволу власти.

Наша внутренняя жизнь складывалась такъ, что каждый гражданинъ, именовавшійся до настоящаго времени просто обывателемъ, могъ быть схваченъ и пасаженъ въ тюрьму безъ предъявленія ему какого-либо обвиненія и безъ совершенія имъ преступленія. Окть могъ быть сосланъ въ далекія тундры Сибири безъ суда и слёдствія по произволу и приказу представителей административной власти.

И эта форма управленія такъ глубоко проникла въ толщу нашей жизни, что во всякомъ россійскомъ гражданинѣ подоплека жандармская и очень много жандармскихъ устремленій. И когда россіянинъ оказывается у власти, у него невольно рождается мысль о томъ, кого нужно арестовать или выслать; и объясняется, конечно, это по старому тѣмъ, что дѣлается это насиліе надъ гражданиномъ инакомыслящимъ во имя общаго блага.

То обстоятельство, что до революціи я пробыль три года въ свободныхъ странахъ, Швейцаріи и Соединенныхъ Штатахъ, и никогда за послѣдніе три года не видаль на себѣ примѣненія жандармско-полицейскихъ методовъ борьбы въ области политики, привело къ тому, что изъ моего нутра совершенно исчезъ жандармъ, и, какъ это ни странно, мнѣ рѣшительно никого не хотѣлось арестовать, а въ особенности въ порядкѣ административнаго произвола, безъ предъявленія какихъ бы то ни было конкретныхъ обвиненій, безъ какихъ бы то ни было уликъ.

Въ Исполнительномъ Комитетъ съ первыхъ же дней сконструированія его поднимались вопросы объ арестъ тъхъ или иныхъ категорій лицъ или отдъльныхъ начальниковъ.

Прежде всего, конечно, взоры моихъ товарищей по Исполнительному Комитету обратились на полицію и жандармовъ.

Много споровъ было объ отношеніи къ полиціи. Конечно, было предложено ее расформировать.

Признаюсь, я быль сторонникомъ противнаго. Мнѣ казалось, что не слѣдовало расформировать полицію безопасности, такъ какъ она съ успѣхомъ могла исполнять свои полицейскія функціи. Дѣло это сложное, и наладить новый аппарать не такъ то легко. Къ тому же, Кіевская полиція чуть ли не первый государственный органъ въ Кіевѣ, который собраль свое общее собраніе и выразиль готовность вѣрно служить новому строю и поддерживать его и установленный порядокъ вполнѣ добросовѣстно. Объ этомъ было въ первые же дни революціи доведено до свѣдѣнія Исполнительнаго Комитета. И я поддерживаль въ Комитетѣ мысль о необходимости сохраненія полиціи такой, какая она есть, съ условіемъ постепенной замѣны нѣкоторыхъ отдѣльныхъ чиновъ, относительно которыхъ можетъ явиться соминѣніе о возможности съ ихъ стороны злоупотребленія властью для возврата къ старому. И если увеличить содержаніе чинамъ полиціи,

обставленнымъ у насъ нищенски, они бы съ радостью приняли новый строй и были бы вёрными его слугами.

Но не такъ думали многіе мои товарищи по Комитету, и такъ какъ на ихъ сторонъ оказалось большинство, то полиція была скоро расформирована, и ей на смъну пришла импровизированная милиція.

Одновременно съ упраздненіемъ полиціи явился воиросъ объ упраздненіи жандармовъ. И если я быль противъ расформированія полиціи безопасности, то я не могь ничего возразить противъ упраздненія политической полиціи, ибо въ свободной странв не должно быть мъста для политическаго сыска. Я охотно приняль на себя порученіе расформировать Кіевское Губернское Жандармское Управленіе и принять всв двла его для передачи въ архивъ и изученія ихъ.

Но когда зашла рвчь объ ареств всвхъ чиновъ жандармскаго управленія, — а такая річь зашла очень быстро, — я возсталь противъ этого всемъ своимъ существомъ. Я не могъ допустить мысли, чтобы нужно было арестовать людей, слугь стараго правительства, которые не были руководителями жизни страны, а были только болве или менъе ревностными исполнителями воли пославшихъ ихъ. — только за то, что они были этими слугами. И я горячо возставаль. счастью я быль не одиновь: меня поддерживали кое-кто изъ членовъ Комитета, стоявшихъ на точкв зрвнія права, а не силы и произвола. Аресты всёхъ жандармовъ, какъ норма, не прошле. Но поднялся вопросъ объ ареств несколькихъ высшихъ чиновъ Жандармскаго Управленія, въ этомъ числь и генерала Шределя, который подписаль приказъ о моемъ ареств въ февралв мвсяцв, всего несколько дней тому назадъ. Это обстоятельство ваставило меня особенно осторожно отнестись къ предложенію объ его ареств, и такъ какъ намвчалось большинство, склонявшееся къ утвержденію ареста его, мнв пришлось прибъгнуть въ героической мъръ. Я сказалъ, что я беру его на свою ответственность, подъ поручительство, и прошу его не арестовать. Комитеть согласился со мною, и онъ не быль арестованъ. А разъ его не арестовали, то аресть другихъ чиновъ того же управленія оказался ненужнымъ.

Я быль безконечно счастливь, что не совершилось въ первые дни революціи акта, подобнаго акту мести, и что світлые дни свободы не омрачились для меня хотя бы косвеннымь участіемь въ этихъ актахъ.

Какъ то вечеромъ, если не ошибаюсь, 5/18 марта, т. е. на третій день послі моего освобожденія, звонять мит на квартиру по телефону.

"Алло. Кто у телефона?"

"Генераль ходоровичь! Здравствуйте!"

"Здравствуйте, Ваше Превосходительство, что прикажете?"

"Я слышаль", — говорить генераль, и въ голосъ его слышна тревога, — "что Вы собираетесь арестовать меня и генерала Медера (Коменданть).

"Нъть, Ваше Превосходительство. И не думаю", — отвътиль я, смъясь. И я повхаль немедленно къ нему, чтобы успокоить его и снять всякую тънь подозръній и сомнъній въ этомъ отношеніи. Мы просидъли съ нимъ часть вечера, и я успокоиль его. Во время моего визита къ нему позвониль генераль Медеръ съ такимъ же запросомъ, и онъ успокоиль его заявленіемъ: "У меня сидить полковникъ Оберучевъ, и онъ утверждаеть, что ничего подобнаго не предполагается. Собирайтесь и уъзжайте завтра на фронтъ".

Чтобы читателямъ былъ понятенъ этотъ діалогъ, я долженъ сказать, что арестныя устремленія кое-кого изъ членовъ комитета были направлены и въ сторону Ходоровича и Медера. Противъ Медера былъ выдвинутъ цёлый рядъ обвиненій со стороны недовольныхъ имъ офицеровъ и солдатъ, недовольныхъ, главнымъ образомъ, потому, что онъ былъ педантъ, и не одинъ воинскій чинъ претерпѣлъ отъ его педантизма и стремленія къ внёшнему порядку. Серьезныхъ, криминальныхъ обвиненій противъ него, однако, выдвинуто не было, и Комитетъ рёшилъ его не арестовывать, а попросить Ходоровича немедленно убрать его, замёнивъ другимъ лицомъ, что Ходоровичъ и сдёлалъ безъ замедленія.

Мысль объ арестѣ генерала Ходоровича и замѣнѣ его въ должности Командующаго Войсками пишущимъ вти строки тоже мелькала кое у кого, и этотъ вопросъ дебатировался. Но такъ какъ я категорически заявилъ, что не послѣдую по стопамъ полковника Грузинова, смѣстившаго въ Москвѣ Командующаго Войсками и въ революціонномъ порядкѣ занявшаго этотъ постъ, и что если генералъ Ходоровичъ, въ пребываніи коего на своемъ посту я не видалъ ничего опаснаго для революціи и свободы, будетъ арестованъ, то я уйду съ должности военнаго комиссара, — этотъ вопросъ былъ снятъ съ очереди лицами, внесшими его.

Воть почему я имѣлъ полное право успокоить и генерала Ходоровича и генерала Медера, что имъ не грозить аресть, и что они могуть спать спокойно.

Но если мои ожиданія вполнѣ оправдались въ отношеніи Ходоровича, то въ отношеніи Медера я оказался плохимъ пророкомъ. Тогда, когда я говорилъ съ Ходоровичемъ, въ тотъ вечеръ, я былъ оовершенно правъ, ибо днемъ былъ поднятъ вопросъ объ ареств Медера, и Исполнительнымъ Комитетомъ онъ былъ разръшенъ совершенно отрицательно, хотя не скажу, чтобы очень подавляющимъ большинствомъ голосовъ. Но уже на слъдующій день передъ думой собралась толпа солдатъ, а впереди нея два человъка, — одинъ въ формъ военнаго врача, другой въ казачьей, забайкальскаго казачьяго войска; и оба поочереди произносили ръчи о необходимости немедленнаго ареста генерала Медера, такъ какъ онъ "кровопійца" и "мучитель" солдать.

Этихъ ръчей, повторявшихся нъсколько разъ въ самой истерической формъ, было достаточно, чтобы до такой степени наэлектризовать толпу, что требованія "арестовать Медера" раздавались все настойчивъе и настойчивъе.

И такъ какъ толпа все прибывала, а среди солдать было, дъйствительно, много недовольства противъ коменданта, то можно было бояться самосуда толпы надъ Медеромъ. А разъ допустить произвольныя дъйствія толпы въ одномъ случав, легко было перейти къ погромамъ и вообще самымъ необузданнымъ выступленіямъ, въ особенности учитывая наличность въ толпъ лицъ съ темнымъ прошлымъ и готовыхъ науськивать толпу на всякія выступленія.

И Исполнительному Комитету пришлось вновь пересмотръть вопросъ о Медеръ, и ръшенъ быль этоть вопросъ теперь въ положительномъ смыслъ. Черезъ часъ бъдный старикъ былъ арестованъ и посаженъ въ кръпостъ.

Нѣсколько разъ послѣ этого поднимался вопросъ объ его освобожденіи, но сконструировавшійся къ тому времени Совѣтъ Солдатскихъ Депутатовъ, равно какъ и Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ, высказывались противъ, и нельзя было его освободить. Пришлось перевезсти его въ Петроградъ, а тамъ, внѣ досягаемости кіевскаго гарнизона, Временное Правительство, за отсутствіемъ какихъ бы то ни было данныхъ для его обвиненія, освободило, наконецъ, старнка.

Два же подстрекателя, сдёлавшіе свое скверное дёло, послё этого какъ то исчезли съ горизонта, и мнё не пришлось съ ними болёе встрёчаться. Это исчезновеніе, быть можеть, находится въ нёкоторой связи съ тёмъ, что о человёкё въ форме военнаго врача начали уже распространяться слухи, мало благопріятные для его политической физіономіи.

Такъ обстояло дело съ арестами.

Но это крупные аресты, обсуждавшіеся каждый разъ въ Исполнительномъ Комитеть. Повседневная же жизнь давала ежедневно пищу для устремленія лицъ, склонныхъ примънять аресты для предупрежденія и предотвращенія.

И здёсь старые методы, привычки недобраго стараго времени давали себя знать.

Какъ я уже сказалъ, несмотря на разногласія и протесты, все-таки Исполнительнымъ Комитетомъ было решено расформировать городскую полицію и заменить ее милиціей. Сформировать таковую сразу было мудрено; но туть на помощь пришла учащаяся молодежь, студенты и курсистки, а также и рабочіе, которые добровольно взяли на себя обязанности полиціи, получившей названіе милиціи.

Но, въдь, дъло не въ названи. Функци у нея остались тъ же: ловить воровъ, грабителей и прочее жулье, котораго оказалось достаточно. А рядомъ съ арестами воровъ у многихъ развился вкусъ и къ предварительнымъ арестамъ "въ порядкъ цълесообразности", какъ покусителей на новый строй.

То и дёло съ улицы и площадей приводили въ думу, — пом'вщеніе Исполнительнаго Комитета, — разныхъ покусителей на новый строй и свободу. Обыкновенно, оказывалось, что арестованные и подъ усиленнымъ конвоемъ приведенные никакой опасности ни для свободы, ни для новаго строя не представляють, и приходилось ихъ отпускать немедленно.

Помню одинъ вечеръ. Я стоялъ у входа въ Думу. Приводятъ пару такихъ покусителей — даму и молодого человъка. Оказывается, что гдъ-то на площади у толпы летучаго митинга дама, обратясь къ своему мужу, выразила неудовольствіе по поводу манеры говорить оратора, или что-то въ этомъ родъ. Это показалось мъстному милиціонеру-студенту опаснымъ для новаго строя, и онъ, взявъ на помощь другого, привелъ парочку подъ усиленнымъ конвоемъ. Я, конечно, немедленно отпустилъ престуниковъ, не допустивъ ихъ даже поднятъся въ дежурную комнату. И добрый десятокъ такихъ "опасныхъ для новаго строя лицъ" мнъ пришлось отпустить въ этотъ вечеръ. Послъдняя преступница было особенно характерна. Два студента, вооруженные съ головы до ногъ, при шашкахъ, револьверахъ и ружъяхъ, привели простую женщину, въ зимнемъ платкъ, полусвалившимся съ головы.

Возбужденный видъ этой женщины, то недовольство, съ которымъ она обращается ко мнѣ, жалуясь на то, что ее неизвѣстно за что аре-



**стовали**, показывали, что нужно особенно внимательно отнестись къ этому случаю. И я хотёль подробно распросить, что такое произошло.

По заявленію сопровождавшихъ ее юношей, она поносила новый строй.

"Что же такое сдълала она?" — спрашиваю я у приведшихъ ее милиціонеровъ, прежде чъмъ дать возможность говорить самой "обвиняемой" и предоставить ей дать объясненія.

"Да она сказала: "Перше булы городові, а теперь студенты" (прежде были городовые, а теперь студенты), отвітили мніз милые юноши, усердно оберегавшіе новый строй оть всяческих покушеній.

Я не выдержаль и расхохотался, и немедленно отпустиль торговку, не давъ ей, къ крайнему ея удивленію, возможности даже высказать все, что у нея накипъло по поводу совершенной надъ нею несправедливости. И пришлось ее уговаривать, чтобы она спокойно шла домой, и что къ ней никакихъ претензій никто не имъеть.

А сколько было попытокъ арестовъ инако-мыслящихъ!

Какой то испугъ, боязнь контръ-революціи, какъ бы овладіль многими, и то и діло были указанія на необходимость арестовъ тіхть или иныхъ партійныхъ противниковъ. Но къ счастью, Исполнительный Комитеть въ Кієвіз быль достаточно остороженъ и правомъ вніз судебныхъ арестовъ везъ обвиненія старался не злоупотреблять.

Повторяю, я несказанно благодаренъ старому правительству за то, что оно выслало меня заграницу и дало возможность совершенно вытряхнуть изъ себя жандармское нутро, которое, конечно, было впитано и мною, благодаря жизни при полицейскомъ стров старой Россіи.

Но если я всей душой противился всяческимъ арестамъ, за то съ не меньшей силой стремился къ освобожденію изъ тюремъ и мъстъ заключенія.

Нѣсколько дней пребыванія на кіевской гауптвахтѣ передъ самой революціей дало мнѣ ясное представленіе о томъ, сколько въ Россіи сидить безъ дѣла воиновъ, — офицеровъ и солдатъ, — въ ожиданіи окончанія слѣдствія и суда; и мнѣ представилось, что если бы ихъ всѣхъ выпустить, то ряды арміи пополнились бы, и не сплошь преступные это элементы.

И я пошель въ генералу Ходоровичу съ просъбой принять съ своей стороны мёры въ освобожденію всёхъ подслёдственныхъ. Кром'в того, какъ мне было изв'естно, въ тюрьмахъ и острогахъ сидело достаточное количество военнослужащихъ, отбывавшихъ каторжныя работы за уклоненіе отъ службы, поб'еги, кое-какіе дисциплинарные

проступки, нарушеніе воинской вѣжливости и т. п. Мнѣ казалось, что всѣ эти преступленія суть результаты стараго режима, что отлучки и побѣги иногда объяснялись нежеланіемъ защищать ту родину и ту власть, которыя душили и глушили свободу и совѣсть людей, и что, моль, теперь, когда страна стала свободной и когда у каждаго должна быть только одна заботушка, какъ бы спасти и сохранить эту свободу, мнѣ казалось своевременнымъ распространить амнистію и на этихъ несчастныхъ сидѣльцевъ. Я переговорилъ объ этомъ съ генераломъ Ходоровичемъ. Все это онъ протелеграфировалъ генералу Брусилову, прося его рѣшенія.

Въ ожиданіи отвъта я пошель на гауптвахту и въ кръпость объявить сидящимъ тамъ солдатамъ и офицерамъ о предпринятыхъ уже въ отношеніи ихъ шагахъ, такъ какъ въ нетерпъливомъ ожиданіи воли и для себя во время объявленія воли всему народу, они могли сдълать попытку насильственно вырваться изъ подъ ареста. Восторгамъ не было конца, и они объщали ждать спокойно ръшенія.

Во время этого посъщенія гауптвахты мив пришлось встрытиться съ первымъ "политическимъ арестованнымъ новаго строя".

Когда я пришелъ на гауптвахту, товарищи по былому заключенію говорять мнъ:

"У насъ здёсь есть политическій".

"Гдъ онъ?" — спрашиваю я.

Мнъ показываютъ камеру. Оттуда выходить юноша-офицеръ.

Прямой, открытый взглядь сразу располагаеть въ его пользу.

"Вы почему здёсь?" — спрашиваю я его.

"Меня посадиль командирь полка".

"За что?"

"Командиръ полка поставилъ намъ — офицерамъ — вопросъ объ отношении нашемъ къ перевороту и потребовалъ, чтобы мы дали письменное объяснение. Я подалъ рапортъ о томъ, что я отношусь къ перевороту отрицательно и что стою за Николая И. Онъ приказалъ меня арестовать и отправить сюда". Объяснилъ юноша.

Это быль офицерь перваго польскаго полка, формировавшагося тогда въ Кіевъ. Меня нъсколько удивило такое отношеніе его, поляка, къ бывшему царю. Но открытый взглядь, прямая, простая, безърисовки и афектаціи ръчь заставили меня внимательнъе отнестись къ нему.

"И такъ, Вы любите Николая П?" — спрашиваю я его.

"Да, я хочу видёть его на престолё".

"И Вы будете стараться возстановить его на престоль?"

"Да, непремвино".

"Какъ же Вы думаете это делать?"

"Если я только узнаю, что гдё-нибудь имеется заговорь въ пользу его, я немедленно примкну", — отвечаеть онъ безъ запинки.

"А если нигдъ не будеть, сами то Вы будете стараться составить такой ваговорь?"

Юноша вадумался.

"Да", — отвътиль онь, послъ нъкотораго размышленія.

"Ну, видите, мы находимъ, что возстановленіе Николая на престолѣ было бы вредно для нашей родины и народа, а потому я не могу отпустить васъ. Вамъ надо немного посидѣть", сказалъ я ему и вышелъ, горячо пожавъ его честную руку. Я хотѣлъ расцѣловать его за такой прямой отвѣтъ, опасный для него въ наше тревожное время. Но удержался.

Черезъ нісколько дней мні говорять, что офицерь хочеть меня видіть.

Я пошель къ нему.

Опять старый разговоръ.

"Вы любите Николая П?"

"Да".

"И Вы будете стараться возстановить его на престоль?"

"Нътъ", — сказалъ онъ, потупивъ взоръ, и черезъ нъсколько секундъ прибавилъ: "Я считаю это дъло безнадежнымъ".

"Въ такомъ случав Вы намъ не опасны. Идите. Вы свободны". И я немедленно отдалъ распоряжение объ его освобождени.

Однако, командиръ полка не принялъ его и заставилъ перевестись въ другой полкъ. Уже черезъ нъсколько дней, во время одной изъ поъздокъ на фронтъ, я встрътилъ его на перронъ одной изъ станцій. Онъ ъхалъ на фронтъ въ новую часть.

Гдё то теперь этотъ милый честный юноша, который не постёснялся представителю революціонной власти въ первые дни революціи сказать о своей приверженности къ только-что свергнутому монарху, сказать въ такое время, когда большинство стремилось не только скрыть эти свои чувства, а напротивъ манифестировать совсёмъ другія и манифестировать такъ усердно, какъ будто они никогда не были монархистами.

Такова была одна изъ памятныхъ встрёчъ съ "политическимъ". Тёмъ временемъ тюрьма гражданскаго вёдомства заволновалась. Мив, какъ Военному Комиссару, сообщили, что заключенные хотять меня видёть. Я отправился немедленно.

Здѣсь, обходя камеры и бесѣдуя съ заключенными, я увидѣлъ, какая масса каторжанъ, закованныхъ въ кандалы. И большинство изъ нихъ осужденные за побѣгъ съ военной службы. Сурово старый режимъ расправлялся съ бѣглецами, но это не уменьшало числа побѣтовъ: свыше двухъ милліоновъ дезертировъ было внутри Россіи къ началу революціи, и ошибаются всѣ тѣ, кто дезертирство ставятъ въ вину только революціи. Нѣтъ, революція это явленіе приняло уже какъ фактъ, и я долженъ сказать, что послѣ революціи былъ такой періодъ, когда дезертирство сократилось, а прежніе дезертиры являлись въ ряды.

Наличность этихъ каторжанъ, которые были виновны, по моему митнію, въ томъ, что не хотвли защищать старую Русь, и которые говорили мит, что теперь они готовы стать грудью на защиту молодой свободной Россіи, производила удрачающее впечатлівніе. А когда они просили меня расковать ихъ, я сказалъ, что вмітсть съ просьбой объ ихъ освобожденіи я буду просить Исполнительный Комитеть снять съ нихъ теперь же кандалы.

Сказалъ я это и подумалъ: "Въдь, по существу, Исполнительный Комитеть имъеть въ этомъ отношеніи не больше правъ, чъмъ и я; и я увъренъ, что онъ пойдеть на встръчу моему желанію; зачъмъ эта ненужная проволочка?"

И я рѣшился. Я обратился къ Начальнику арестантскаго отдѣленія и сказалъ ему, чтобы онъ немедленно расковалъ всѣхъ военныхъ арестантовъ.

Велико было обаяніе революціонной власти въ лицѣ Военнаго Комиссара Исполнительнаго Комитета! Начальникъ сейчасъ согласился исполнить это мое далеко превышающее всѣ полномочія распоряженія, и я съ радостью объявилъ арестантамъ, что немедленно привезутъ кузнеца, и онъ сниметь съ нихъ ненавистные кандалы.

Восторгамъ не было конца, и радостно билось и мое сердце, когда я видалъ эти умиленныя лица арестантовъ.

А вскорѣ пришелъ приказъ Брусилова объ освобожденіи всѣхъ осужденныхъ за побѣгъ и другія воинскія преступленія, равно какъ и о пріостановленіи преслѣдованія нѣкоторыхъ видовъ преступленій. Получилась частичная амнистія для одного округа.

Но вскор'в правила эти были распространены и на армію, на вс'в округа. Равнымъ образомъ, Временное правительство отм'внило кан-

далы, и "мое превышение власти" было покрыто правительственнымъ распоряжениемъ.

Я ничего не сказаль о томъ повышенномъ настроеніи, томъ возбужденіи и радости и желаніи манифестировать свои чувства, которыя царили всюду въ первые дни революціи.

Это быль сплошной праздникь. Толпа стремилась на улицу. Всв привътствовали другь друга, какъ въ Свътлый Христовъ день. Красные бантики и розетки, — эти запретные въ недавнее время эмблемы свободы и революціи, — мелькали въ черныхъ пальто и жакетахъ, и красныя ленты скоро исчезли изъ магазиновъ: трудно стало добыть ихъ.

Само собою разумѣется, что въ это время не разъ являлась мысль устроить всенародное празднованіе россійской революціи.

А пока-что предположено было организовать смотръ революціоннымъ войскамъ.

Нужно было пъкоторое время, чтобы организовать это такъ, чтобы вышло стройно и помпезно. Но буйныя головы не ждали. И если генералъ Ходоровичъ отказалъ мнъ въ разръшеніи объткать казармы и поговорить съ солдатами, то это не значить, что казармы могли остаться закрытыми для агитаціи. Нъть, туда постоянно ходили и тамъ агитировали.

И воть, въ одинъ изъ первыхъ дней революціи, — если не ошибаюсь, 7(20) марта, — генералъ Ходоровичъ созвалъ къ себъ всъхъ начальниковъ частей для обсужденія момента; пригласилъ также и меня, военнаго комиссара.

Въ назначенный часъ утромъ прівзжаю я въ нему.

Встревожанный и взволнованный встрвчаеть онъ меня и говорить: "Константинъ Михайловичъ. Я только-что получилъ извёстіе, что въ 147 дружинъ непорядки. Солдаты арестовали своего командира и вооруженные съ красными знаменами идутъ куда то. Повзжайте, пожалуйста, успокойте ихъ."

Конечно, мнѣ не оставалось ничего дѣлать, какъ сѣсть въ автомобиль и мчаться къ мѣсту происшествія.

Прівзжаю. На улицѣ стоить вся дружина. Командиръ ополченской бригады съ штабомъ обходить ряды, говорить съ солдатами. По внѣшнему виду спокойно.

Оказывается, что наканун'в к'вмъ то пущенъ слухъ, что сегодня должно состояться прохожденіе войскъ съ красными знаменами передъ Исполнительнымъ Комитетомъ. И войска, и въ томъ числе и эта дру-

жина, собирались на эту манифестацію. Такъ какъ распоряженія по гарнизону объ этомъ не получено было, — его не было, — то командный составъ протестовалъ. Воть и достаточное основаніе для конфликта.

Взобрался я на импровизированную трибуну, — груда камней, — и началь рвчь, сущность которой сводилась къ тому, что Исполнительнымъ Комитетомъ предполагается сдёлать смотръ революціоннымъ войскамъ Кіевскаго гарнизона, но что объ этомъ будеть объявлено своевременно, и что гораздо лучше, чтобы этоть парадъ вышель, двйствительно парадомъ, а не случайнымъ выступленіемъ отдёльныхъ частей, вызванныхъ неизвёстно кёмъ и невъдомо для чего.

Долго пришлось уговаривать. Особенно трудно пришлось съ той ротой, которая завтра должна была уходить на фронть, и такимъ образомъ не сможеть принять участія въ общемъ парадів, который я обіщаль имъ на послівавтра.

"Мы хотимъ представиться Исполнительному Комитету передъ уходомъ на фронтъ", заявляли они мнъ.

Но послѣ долгихъ переговоровъ удалось убѣдить и ихъ не идти. И подъ звуки дружиннаго марша съ красными знаменами и пѣснями пошли они въ казармы.

Такъ какъ мив стало ясно, что кто-то собственнымъ починомъ вывваль на сегодня тревогу въ войскахъ, мив пришлось принять мвры къ тому, чтобы уговаривать части не двлать этихъ нестройныхъ выступленій.

Я встрётиль послё этого цёлый рядь воинскихъ частей, направляющихся съ флагами и пёснями къ Думё, и уговариваль ихъ не идти сегодня, а отложить до послёзавтра. И это всегда удавалось.

Послѣ долгихъ скитаній по городу, послѣ цѣлаго ряда рѣчей и обмѣна мнѣніями прівхалъ я, наконецъ, къ Командующему Войсками и успокоилъ его, что страшнаго ничего нѣтъ, что тутъ простое недоразумѣніе и возбужденіе вызвано безотвѣтственными и невѣдомыми агитаторами.

Туть же было рёшено, совмёстно съ представителями Исполнительнаго Комитета, на послёзавтра организовать торжественное шествіе войскъ гарнизона передъ Исполнительнымъ Комитетомъ и Командующимъ Войсками.

Было составлено расписаніе, ритуаль отдань въ приказі по гарнивону, и въ назначанный чась передь балкономь Думы, гді стояли члены Исполнительнаго Комитета и Ходоровичь, проходили въ етройномъ порядкъ части войскъ.

День выдался на славу удачный. Яркое солнце бросало свои живительные лучи.

Войска съ развивающимися красными знаменами съ музыкой проходили мимо торжественно встръчавшихъ ихъ представителей новой власти.

Каждая часть войскъ останавливалась. Ее привѣтствовали съ балкона краткими рѣчами. Они отвѣчали не только кликами "Ура", но и отвѣтными привѣтствіями по адресу новой власти и представителей свободной Россіи.

Праздничная толпа покрывала всѣ тротуары, запрудила улицу и площадь.

И необычно торжественно прошелъ этотъ военный праздникъ революціи, когда впервые войска дефилировали не только передъ военной властью, но и передъ гражданской, и гдѣ войска съ народомъ слились въ одномъ общемъ порывѣ, не какъ двѣ враждебныя стороны, а какъ родные братья.

По пути слѣдованія войскъ шпалерами стояль народъ, и громкіе клики "Ура" и привѣтствія раздавались далеко и долго слышались раскаты привѣтственныхъ кликовъ послѣ того, какъ часть продефилировали передъ нами, и направлялась дальше...

Балконъ Городской Думы, гдѣ помѣщался Исполнительный Комитеть, быль мѣстомъ, передъ которымъ цѣлыми днями собирались толпы народа и составлялись импровизированные митинги. Толпа, по временамъ, требовала появленія на балконѣ то того, то иного представителя Комитета и долгими несмолкаемыми криками привѣтствовала того, кто обращался къ ней со словомъ.

Первые дни революціи — быль сплошной праздникь и постоянное чествованіе тёхь, кого волна революціи вынесла на видныя позиціи.

Но было бы долго и скучно описывать только одни празднества, ибо есть и будни революціи, которыя не мен'я интересны, чімь праздники.

Перейдемъ къ этимъ буднямъ.

## V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ.

Я указаль, что одновременно съ Исполнительнымъ Комитетомъ общественныхъ организацій сформировался и Исполнительный Комитетъ Совъта рабочихъ депутатовъ, представители котораго входили уже въ составъ нашего городского Исполнительнаго Комитета.

Образовался Совъть рабочихъ депутатовъ изъ представителей рабочихъ разныхъ заводовъ и фабрикъ г. Кіева и ближайшихъ окрестностей, а также изъ представителей партійныхъ организацій. Такъ сконструированный приступиль онъ къ организаціонной работь, дъйствуя въ контактъ съ Исполнительнымъ Комитетомъ.

Совътовъ военныхъ депутатовъ въ первые дни революціи еще не было.

Но мы видёли выше, что послё долгихъ усилій и настояній удалось, наконецъ, добиться у генерала Ходоровича согласія на созывъ представителей войскъ для выбора членовъ Исполнительнаго Комитета отъ офицеровъ и солдать.

Первымъ состоялось собраніе офицеровъ. Было оно въ штаб'я округа.

Я помню это собраніе.

Вокругъ длиннаго стола сидъли избранные частями войскъ представители офицеры и вели бесёду на непривычныя для нихъ политическія темы. Мнё пришлось принять участіе въ этой бесёдё и въ этомъ собраніи.

Сразу нам'втились два теченія. Одно, представленное очень незначительнымъ числомъ лиць, стояло на томъ, что собраны они приказомъ по гарнизону для единственной цѣли: выбрать изъ своей среды представителей въ городской Исполнительный Комитеть. Они должны это сдѣлать и затѣмъ разойтись, такъ какъ на томъ функціи этого собранія прекращаются. Другое, представленное делегатомъ Интендантскаго управленія и поддержанное огромнымъ большинствомъ собранія, доказывале, что мало того, что они должны выбрать своихъ представителей въ общій Исполнительный Комитеть, но имъ нужно еще создать здѣсь же, не выходя изъ собранія, свой революціонный органъ — совѣть и комитеть офицерскихъ депутатовъ Кіевскаго округа. Представителемъ интендантства даже былъ сдѣланъ особый докладъ о конструкціи этого органа о функціяхъ и предстоящей ему работѣ.

После долгихъ и страстныхъ дебатовъ, во время которыхъ кое-кто изъ присутствующихъ выяснилъ свою политическую физіономію, были

избраны два представителя въ Исполнительный Комитеть, а кром'в того настоящій составъ представителей быль объявлень Сов'ятомъ офицерскихъ депутатовъ съ правомъ д'ялать свои постановленія по разнымъ вопросамъ военной жизни, и постановленія эти представлять Командующему Войсками на утвержденіе и для отдачи посл'я этого въ приказ'в. Туть же быль избранъ Исполнительный Комитеть Сов'ята офицерскихъ депутатовъ и составлено прив'ятствіе созываемому на сл'ядующій день собранію представителей солдать и пожеланіе совм'ястной работы вс'ямъ воинамъ гарнизона на общую пользу свободной родины.

Такъ началась жизнь Совъта офицерскихъ депутатовъ Кіева и его Исполнительнаго Комитета.

Черезъ день я быль на собраніи представителей солдать.

Оно было гораздо многочислениве офицерскаго собранія. Если на офицерскомъ собраніи число участниковъ исчислялось десятками, то здёсь оно составляло сотни.

Меня поразило то вдумчивое отношеніе, которое проявили эти первые избранники солдать.

Дебатировался вопрось о томъ, кто имъетъ право присутствовать на настоящемъ собраніи и принимать въ немъ участіе.

Желающих быть на собраніи было очень достаточно, и пространный заль казармы понтоннаго баталіона едва вмінцаль всю массу стремившихся на первое открытое солдатское собраніе съ политической окраской.

Не всѣ делегаты явились съ письменными мандатами. Признано возможнымъ ограничиться словеснымъ заявленіемъ и признать делегатами тѣхъ, кто заявить о своемъ избраніи. Конечно, если число делегатовъ отъ данной части окажется больше предположеннаго сообразно численности ея, — полномочія таковыхъ должны быть взяты подъ сомнѣніе и провѣрены.

Но, кажется, недоразумвній въ этомъ отношеніи не было: такова сила революціоннаго порыва, зовущаго къ честному исполненію своего долга.

Второй вопросъ о присутствующихъ.

Принципіально признано, что собраніе открытое, и всё могуть присутствовать на немъ, но по техническимъ соображеніямъ, невозможности, вслёдствіе тёсноты зала отдёлить делегатовъ оть публики, рёшено, что публика, не делегаты, должна оставить залъ, дабы не вышло недоразумёній при голосованіи.



## Одна маленькая деталь.

На собраніи присутствоваль солдать, члень Исполнительнаго Комитета, избранный, какъ я говориль, на одномь изъ летучихь явочныхь митинговъ и принятый въ Комитеть условно до того момента, когда будуть избраны легально эти члены отъ солдать. Онъ пришель на собраніе съ красной повязкой члена Исполнительнаго Комитета и быль туть же избранъ товарищемъ предсъдателя. Когда состоялось ръшеніе, что посторонніе въ собраніи не участвують и даже не присутствують, онъ заявиль, что самъ онъ не является делегатомъ какойлибо войсковой части и спросиль, можеть-ли онъ участвовать въ собранін, какъ членъ Исполнительнаго Комитета.

Собраніе, устами предсёдателя и нёкоторыхъ ораторовъ, выступавшихъ по этому поводу, выразило ему чувства признательности, что онъ съ первыхъ дней революціи активно проявилъ свое сочувствіе ей и принялъ дёятельное участіе въ работахъ Исполнительнаго Комитета, но тёмъ не менёе, будучи послёдовательнымъ, собраніе не можеть разрёшить ему, какъ не имёющему мандата части, участвовать въ собраніи въ качестве полноправнаго члена; но во вниманіе его васлугъ, въ отличіе отъ всёхъ другихъ постороннихъ, ему разрёшается присутствовать на собраніи.

У него хватило такта немедленно сложить съ себя полномочія товарища предсъдателя собранія и отойти въ сторону, воспользовавшись разръшеніемъ присутствовать на собраніи въ качествъ гостя.

Такъ умъло и тактично ръшались вопросы представительства и участія на этомъ первомъ избирательномъ собраніи.

Цълый день происходило это собраніе. Много ръчей произнесено, много хорошихъ словъ сказано различными представителями войскъ, въ которыхъ представлялась вся въра въ революцію и рожденіе новой свободной Россіи, и я не забуду солдатскаго собранія, на которомъ проявлено было такъ много любви къ родинъ.

Раннимъ утромъ на слѣдующій день закончилось собраніе. Были избраны члены въ Исполнительный комитеть. Кромѣ того, по примѣру офицеровъ, рѣшено настоящее собраніе считать Совѣтомъ солдатскихъ депутатовъ, отъ котораго избрать Исполнительный Комитетъ Совѣта солдатскихъ депутатовъ.

Такъ сконструировался второй Советь, который вскоре же вошель въ полный контактъ съ Советомъ рабочихъ депутатовъ, съ одной стороны, и Советомъ офицерскихъ депутатовъ, съ другой, составивъ вжесте съ нимъ общій Советь военныхъ депутатовъ Кіевскаго гарнивона, а потомъ, по пополнении его делегатами провинціальныхъ гаршизоновъ, — Совътъ военныхъ делегатовъ Кіевскаго Военнаго Округа.

Говоря объ Исполнительныхъ Комитетахъ, принимавшихъ въ Кіевѣ активное участіе въ революціонной жизни края, нельзя обойти молчаніемъ наличность еще одного.

Я говорю о коалиціонномъ Совъть студенчества.

Эта органивація, всплывшая наружу съ первыхъ же дней революціи, составилась на основ'в представительства партійнаго студенчества и представляла изъ себя ту студенческую политическую организацію, которая въ старой Россіи жила и работала въ подполь'в, тайно отъ взоровъ и устремленій жандармовъ и полиціи.

Она не являлась представительствомъ студенчества, избраннымъ на основъ прямого и равнаго избирательнаго права, и, конечно, не отражала студенчества во всей его полнотъ, но это была группа активныхъ работниковъ студенческой молодежи, подошедшихъ уже открыто къ политической жизни страны. Коалиціонный Совътъ студенчества добился права делегировать своихъ представителей въ Городской Исполнительный Комитетъ.

И такъ, въ видъ руководящихъ органовъ революціонной демократіи, почти съ первыхъ же дней въ Кіевъ мы имъли:

Совъть рабочихъ депутатовъ, съ его Исполнительнымъ Комитетомъ.

Совътъ военныхъ депутатовъ, съ его Исполнительнымъ комитетомъ и подраздъленіемъ на два Совъта: — Солдатскихъ и Офицерскихъ депутатовъ.

Коалиціонный Сов'ять студенчества, съ его Исполнительнымъ Комитетомъ.

И, наконець, Совъть общественныхъ организацій города Кієва, съ его Исполнительнымъ Комитетомъ, признаннымъ Временнымъ Правительствомъ органомъ этого правительства. Въ составъ этого Комитета въ качествъ членовъ входили и представители трехъ перечисленныхъ выше Исполнительныхъ Комитетовъ.

Надо сказать, что кое-кому Исполнительный Комитеть казался слишкомъ буржуазнымъ, и они стремились демократизировать его путемъ увеличенія представительства отъ трехъ вышепоименованныхъ Совѣтовъ. Исполнительный Комитеть не противился такой демократизаціи, такъ какъ считалъ ее не лишней, и составъ представительетва рабочихъ, солдатъ и студентовъ усилился.

Исполнительный Комитеть съ первыхъ дней революціи польве-

вался обояніемъ революціонной власти, и на его разрівшеніе восходили всяческіе наиболіве сложные и трудные вопросы містной внутренней не только политической жизни.

Въ принципъ было ръшено, что всякое постановление другихъ организацій, носящее общій характеръ, должно быть передано на разсмотръніе Исполнительнаго Комитета, который ставить окончательное ръшеніе, и только тогда оно проводится въ жизнь. Но, къ сожальнію, довольно скоро отъ этого принципа отклонились, и часто президіумъ Исполнительнаго Комитета для ръшенія общихъ важныхъ вопросовъ созывалъ соединенныя собранія всъхъ четырехъ Исполнительныхъ Комитетовъ.

Этимъ онъ сразу подорвалъ свой авторитеть, такъ какъ такія соединенныя собранія были просто нелѣпы: вѣдь въ составъ городского Исполнительнаго Комитета входили и въ достаточномъ числѣ представители всѣхъ остальныхъ Исполнительныхъ Комитетовъ, которые могли отстаивать точку зрѣнія и поддерживать рѣшенія этихъ Комитетовъ.

Вслѣдствіе допущенной ошибки часто получался сумбурь. Рѣшенія Исполнительнаго Комитета пересматривались соединеннымъ собраніемъ, иногда перерѣшались по нѣсколько разъ, и авторитетъ Исполнительнаго Комитета все болѣе падалъ.

Такъ или иначе, но всё организаціи работали сообща, и много творческой работы было совершено этими комитетами. Возьмемъ хотя бы Исполнительный Комитеть военныхъ депутатовъ. Онъ постоянно высылалъ своихъ членовъ въ провинцію для улаженія инцидентовъ, рождавшихся тамъ благодаря неопредёленности положенія. И не разъ предотвращались крупныя недоразумёнія, только благодаря тому, что во время пріёзжали изъ Кіева делегаты.

Было бы очень долго разсказывать о всей суммё работы, произведенной этими комитетами. Пусть, бывали ошибки. Пусть, иногда порученія выполнялись неудачно, но все же много пользы въ общественномъ смыслё принесено этими общественными организаціями, родившимися въ пореволюціонный періодъ и осуществлявшими революціонную власть въ краё.

Городской Исполнительный Комитеть, какъ органъ управленія городомъ и его общественно-политической жизнью, конечно, быль органомъ временнымъ, и само собою разумъется, его полномочія должны были прекратиться, какъ только на смѣну ему пришли легально, новой властью проведенные, новые органы. Такимъ образомъ явилась новая городская Дума, выбранная по новому закону на основъ всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія.

И когда сконструпр валась гов я Дума, въ кругъ въдънія которой вошли не только чисто хозяйственныя дёла, но и дёла общественнаго и политическаго характера и городского самоуправленія во всей его полноть, Совъть общественных организацій и его Исполнительный Комитеть должны были прекратить свое существованіе и уступить свое мъсто Думъ и Управъ, составленнымъ съ значительнымъ преобладаніемъ соціалистическихъ элементовъ.

Перваго августа состоялось закрытіе Исполнительнаго Комитета Сов'ята общественных организацій. Жаль только, что Исполнительный Комитеть, пользовавшійся такимъ авторитетомъ и вліяніемъ въ начал'я революціи, не съум'ялъ сохранить его до посл'яднихъ дней: смерть его прошла совершенно незам'ятно, какъ будто въ жизии города не случилось ничего. Этотъ фактъ показываетъ, какой ошибочный былъ шагъ устройства соединенныхъ зас'яданій.

А вёдь, было время, когда все исходило отъ Исполнительнаго Комитета. Всё шли къ нему.

Я разсказаль выше манифестацію войскь Кіевскаго Гарнизона, дефилировавшихь передъ Исполнительнымъ Комитетомъ.

Вспоминаю другую, болъе грандіозную манифестацію : всенародное шествіе къ Думъ и дефилированіе передъ Исполнительнымъ Комитетомъ.

Это было 16(29) марта.

Революціонныя организаціи різшили устроить смотрь революціоннымъ силамъ. Всів рабочіє, работницы, учащаяся молодежь, партійныя, національныя и другія организаціи должпы были въ стройномъ порядкі одна за другой проходить передъ Исполнительнымъ Комитетомъ, помістившимся на балконі зданія Думы. Войска гарнизона шпалерами были разставлены по улицамъ города, гдів проходили манифестанты. Весь живой Кіевъ высыпаль на улицу. И опять, какъ бы сочувствуя этому всенародному празднику, природа подарила насъчуднымъ днемъ.

Съ ранняго утра поднялись всё и собирались въ указанныхъ мёстахъ, въ 9 часовъ утра, согласно установленному церемоніалу, двинулся первый рабочій отрядъ.

Въ 10 часовъ онъ прошелъ мимо Думы и выслушалъ приветствія отъ представителей революціоннаго народа.

И такъ непрерывной лентой, начиная съ 10 часовъ угра и до

6 часовъ вечера, проходили мимо Думы и выслушивали и высказывали привътствія, манифестировали свои чувства громадныя группы. А публика, не входящая въ организаціи, стояла толнами на всемъ пути вдоль улицъ города. Особенно много было народу около Думы. Сплошное море головъ. Интересно было смотръть вдоль Крещатика (главная улица Кіева, ведущая къ Думъ): толпы народа стройными рядами съ развъвающимися знаменами, красными и національными, съ надписями и девизами на нихъ, съ розетками на груди шли вдоль улицы, и не видно концца краю.

Такъ манифестировалъ свои чувства Кіевъ 16(29) марта.

Болъе полумилліона народа было на улицахъ. Казалось, временами, нельзя пройти манифестантамъ, и вотъ-вотъ будетъ катастрофа.

Но ничего не случилось, и благополучно прошелъ весь день.

Несмотря на массы народа, скопившіяся на улицахъ, за весь день не было ни одного несчастнаго случая, и каретамъ скорой медицинской помощи, мобилизованнымъ и подготовленнымъ на этотъ день въ большомъ количествъ, не пришлось работать, не было надобности вы-важать.

Такъ стройно и спокойно прошла эта незабываемая народная манифестація.

Радостно прошелъ весь день, и какъ-то чувствовалось, что масса вся проникнута сознаніемъ величія переживаемаго момента.

## VI. ПОВЗДКИ НА ФРОНТЪ. — БЕСЪДЫ СЪ ВОЙСКАМИ. — ГЕНЕРАЛЪ БРУСИЛОВЪ. — ГЕНЕРАЛЪ КАЛЕДИНЪ.

Послѣ этого праздника революціи Исполнительный Комитеть рѣшиль командировать меня, какъ военнаго комиссара, а также нѣкоторыхъ членовъ на фронть.

Вмѣстѣ съ нами поѣхали представители рабочихъ и гарнизона, и такимъ образомъ составилась большая делегація, которая и отправилась въ арміи генерала Брусилова съ привѣтомъ. По счастливой случайности одновременно съ нами въ томъ же поѣздѣ оказались три члена Государственной Думы, делегированные для той же цѣли Временнымъ Комитетомъ Государственной Думы.

Въ живой бесёдё провели мы большую часть нашего пути. Они наперерывъ разсказывали намъ о свётлыхъ дняхъ переворота въ Питере, о той же легкости, съ которой этотъ переворотъ совершился, и о всемъ пережитомъ тогда, въ эти радостные дни. Мы жили вдали отъ центра и знали только по газетамъ, и мнё впервые пришлосъ встрётиться съ людьми, близко стоявшими къ событіямъ въ центре въ моментъ переворота.

Повздъ нашъ подходилъ въ перрону последней станціи, где мы должны были высадиться, чтобы отправиться въ ставку Главновомандующаго арміями Юго-Западнаго фронта, генерала Брусилова.

Но что значить эта толпа, что стоить на перронѣ? Почему развъваются красные флаги въ такомъ огромномъ количествъ ?

Мы останавливаемся. Вагонъ нашъ противъ вокзала. На перронъ, окруженный публикой и солдатами, стоитъ Брусиловъ со своимъ Шта-бомъ.

Это генераль Брусиловь устроиль торжественную встрвчу прівхавшимь делегатамь. Онь обратился вь намь сь приввтомь, вь отвіть на который всв члены делегаціи по очереди произнесли короткія приввтствія. Кругомь толпа, на перронів, на крышів вокзала, на крышахь вагоновь привезшаго нась поізда. Всів слушають внимательно и громко и восторженно отвічають на привітствія. Туть же на перронів члены Исполнительнаго Комитета губернскаго города, члены Исполнительнаго Комитета губернскаго города, члены Исполнительнаго Комитета рабочихь депутатовь, представители политическихь партій, всів со своими знаменами, съ привычными надписями, характеризуюющими партійность, и всів они со словами привіта, восторженно принимають нашу смізшанную по составу, но общую по чувствамь и настроеніямь въ данный моменть делегацію.

Послѣ долгаго обмѣна привѣтствіями мы вышли на подъѣздъ воквала, и тамъ насъ ожидали выстроенные ряды войскъ гарнизона. Хоръ музыки заигралъ марсельезу, послѣ чего опять полились рѣчи привѣтствія, обращенныя къ гарнизону, къ воинамъ, стоящимъ на стражѣ страны и свободы.

Насъ ждали уже гостепріимные хозяева, и мы въ предоставленныхъ намъ автомобыляхъ отправились прямо въ офицерскую столовую штаба, гдв въ большомъ залв былъ сервированъ скромный столъ.

Радостно встрътила насъ офицерская семья, переживавшая вмъстъ со всей Россіей минуты счастья и упоенія новой жизнью и ожидавшая улучшенія и ея префессіональнаго дъла отъ перемъны строя, отъ замъны стараго бюрократическаго произвола такими формами

государственной жизни, когда свободно высказанное мивніе не будеть поставлено въ вину, а напротивъ будеть привітствуемо, какъ выполненіе гражданскаго долга, отъ котораго, конечно, несвободенъ офицеръ, воинъ.

Незамѣтно прошель обѣдъ въ живой бесѣдѣ и взаимныхъ привѣтствіяхъ, гдѣ проявилось столько искренности и неподдѣльнаго восторга всѣмъ совершившимся.

Мы отправились всё на собраніе Совёта солдатских депутатовъ гарнизона, гдё тотъ же подъемъ, тотъ же праздникъ, та же вёра въ лучшее будущее, вёра въ то, что наступила новая эра жизни, что возврата къ прошлому быть не можетъ, что оно умерло, ушло безвозвратно.

А затёмъ, вечеромъ всё мы должны были принять участіе въ собраніи Совёта общественныхъ организацій, того органа, который только на дняхъ сконструировался по образцу кіевскаго и для той же цёли — управленія м'єстной жизнью, сообразно новымъ началамъ, выдвинутымъ революціей.

Здівсь тоже прежде всего взаимныя привітствія. Но не только для обміна привітствіями и торжества пригласили насъ сюда діятели города, а для того, чтобы въ общей бесізді узнать у насъ, какъ складывается революціонная власть въ Кіеві, имівшемъ уже двухнедівльный опыть, и что нужно діялать теперь же на первыхъ порахъ.

Мы дълились своимъ скромнымъ опытомъ, разсказывали въ какія формы выливается у насъ жизнь, не скрывали ошибокъ и неудачъ, ибо на ошибкахъ другихъ учатся. До поздней ночи затянулась наша бесъда.

Въ промежуткъ между двумя засъданіями и перерывъ между объдомъ въ штабъ и ужиномъ въ гостинницъ, даннымъ намъ горожанами, мы успъли всей делегаціей переговорить съ Брусиловымъ.

Бодрый, съдой, суховатый на видъ старикъ, небольшого роста, и съ полнымъ энергіи лицомъ, генералъ Брусиловъ производилъ двойственное впечатлівніе.

Дѣланная суровость во взглядѣ и неподдѣльная доброта, сквозившая въ то же время въ его глазахъ, ясно показывали, что напрасно онъ старается напустить на себя суровость. Онъ не можеть скрыть доброты, таящейся въ тайникахъ его души.

Я зналъ имя Брусилова задолго до войны и до его наступленія на юго-западномъ фронть, но зналь его только, какъ лихого навздника, начальника офицерской кавалерійской школы, сочувствовавшаго во-

енному спорту и чуть ли не перваго, начавшаго полосу далекихъ верховыхъ пробъговъ.

Я зналь также близость его ко двору и подходиль къ нему съ нѣ-которымъ предубъжденіемъ.

Но чемъ больше мне пришлось съ нимъ беседовать, темъ больше предубеждение мое разсеивалось. А въ этотъ приездъ мне пришлось не только слышать его приветствия, но мы разговаривали съ нимъ всей делегацией, затемъ отдельно небольшими группами, и, кроме того, передъ отъездомъ мне удалось поговорить съ нимъ съ глазу на глазъ.

И каждый разъ и въ словахъ и въ тонъ его голоса мнъ слышалась неподдъльная радость его по случаю происшедшей такъ для него неожиданной перемъны.

Онъ съ радостью отправляль членовъ думской и нашей делегаціи на фронть и даль возможность посётить войсковыя части и говорить съ ними совершенно свободно.

Обстоятельства сложились такимъ образомъ, что мнв не пришлось въ этотъ прівздъ повхать на фронть, — меня требовали въ Кіевъ, — и на следующій же день я долженъ былъ возвратиться обратно. А передъ отъёздомъ мы разговорились съ генераломъ Брусиловымъ.

Безъ намека съ моей стороны, по собственному почину, онъ началъ со мной откровенную бесёду.

"Я монархисть", — сказаль онь, — " по своему воспитанію, по своимь симпатіямь, и такимь я вырось и быль всю жизнь. Я быль близокь кь царской семьв и связань съ ней прочно. Но то, что я наблюдаль последнее время, то, что внесло такой ужась въ нашу жизнь и нашу армію, (Онъ указаль здёсь на Распутина и его близость къ царской семьв и управленіе страной) убёдило меня, что такъ жить нельзя. Перемены должны произойти, и я приветствую всёмь сердцемь эту перемену."

Туть онь остановился и немного призадумался.

Черезъ нѣсколько секундъ онъ продолжалъ такъ же отчетливо ж тѣмъ же спокойнымъ тономъ, какимъ онъ велъ всю бесѣду.

"Какъ монархисть, я задумался надъ вопросомъ, что дальше. Мнъ прежде всего показалось наиболье пригодной для Россіи формой правленія конституціонная монархія, и я началь вспоминать всьхъ возможныхъ кандидатовъ дома Романовыхъ. (Онъ перечислиль мнъ всъхъ ихъ, давъ мъткія характеристики) И я пришелъ къ заключенію, что въ числъ ближайшихъ кандидатовъ изъ этой семьи нъть достойнаго,

которому можно было бы спокойно ввёрить судьбы Россіи. А если иёть таковыхь въ извёстной миё старой царской семьй, то какая надобность избирать монарха изъ другой семьи. Не проще и не правильнёе ли выбирать правителя на короткій срокъ, президента, съ тёмъ, чтобы затёмъ замёнить его другимъ. И я сталъ республиканцемъ."

Мић поправилась эта прямота сужденія стараго, много прожившаго уже генерала, такъ просто и ясно съумѣвшаго опредѣлить свое отношеніе къ переживаемому моменту.

Мы попрощались съ этимъ новымъ республиканцемъ, повидимому, совершенно искренно порвавшимъ со старымъ, и, напутствуемый его добрымъ словомъ, я увхалъ назадъ въ Кіевъ.

Неутомимый работникъ—генералъ Брусиловъ. Съ ранняго утра и до поздней ночи у него нъть и не можеть быть отдыха. Оперативные доклады, просьбы обывателей, оффиціальные пріемы, особенно участившісся послѣ революціи, когда безконечное число делегацій ѣздило съ одного конца страны на другой, распоряженія по самымъ мельчайшимъ дѣламъ, которыя часто доходили непремѣнно до него по требованію заинтересованныхъ лицъ, — все это требовало затраты огромной энергіи и давало мало времени для отдыха. Но онъ, всегда ровный, простой, отдавался своему дѣлу весь. И можно только удивляться тому запасу энергіи, который онъ сохранилъ въ себѣ до его возраста.

Я возвратился въ Кіевъ съ тёмъ, чтобы черезъ нѣсколько дней опять поѣхать въ армію.

Въ началъ апръля я быль въ Каменецъ-Подольскъ съ тъмъ, чтобы черезъ два дня повхать на фронтъ.

Я выбраль себѣ ту армію, которую еще не посѣщали делегаты — армію Каледина.

Я вналъ Каледина въ молодыхъ годахъ. Я только-что поступилъ въ Артиллерійское училище и былъ въ младшемъ классв его, а онъ былъ юнкеромъ старшаго класса. Вспоминаю его всегда сосредоточеннымъ, безъ улыбки, нѣсколько угрюмымъ человѣкомъ. Послѣ выхода его изъ училища я потерялъ его изъ виду. И вотъ, въ Черновицахъ, мнѣ пришлось съ нимъ встрѣтиться, какъ съ командующимъ арміей. Встрѣтился тотъ же угрюмый человѣкъ, котораго я зналъ еще въ ранней молодости. И я сразу узналъ его.

Мы разговорились съ нимъ о текущемъ моментѣ, и онъ не относился отрицательно къ перевороту. Но онъ не былъ доволенъ введеніемъ войсковыхъ и иныхъ комитетовъ, и терпѣлъ ихъ, какъ введенные

Правительственною властью организаціи. Не ставнять опъ имъ большихъ препонъ, тёмъ болёе, что кругъ обязанностей этихъ организацій и кругъ ихъ правъ не вырисовывались достаточно ясно и опредвленно въ приказахъ, вводившихъ эти новеллы въ жизнь арміи. Но уже то, что онъ не шелъ къ нимъ на встрёчу, создало ему массу враговъ среди чиновъ Черновицкаго гарнизона, и члены Исполнительнаго Комитета черновицкаго гарнизона въ первое же свиданіе посвятили меня въ свое недовольство генераломъ Калединымъ.

Туть же изъ беседы съ членами черновицкаго гарнизона выяснилось, что въ гарнизоне происходять серьезныя тренія.

Дѣло въ томъ, что рядомъ съ Исполнительнымъ Комитетомъ Совѣта солдатскихъ депутатовъ, представленнаго двумя врачами, однимъ военнымъ чиновникомъ, однимъ солдатомъ и однимъ служащимъ городского Союза, группа офицеровъ попытались организовать офицерскій союзъ, или правильнѣе говоря, "Союзъ офицеровъ, чиновниковъ, врачей и священниковъ VIII арміи", и этотъ союзъ встрѣтилъ горячій протестъ со стороны гарнизоннаго Исполнительнаго Комитета.

Меня заран'ве, авансомъ, посвятили въ то, что это "черносотенная зат'вя", которой, во что бы то ни стало, надо положить конецъ.

Считая организацію въ данное острое время отдільных офицерских союзовъ діломъ нетактичнымъ и находя, что таковые союзы на первыхъ порахъ организовать не слідовало, я тімъ не меніре ничего опаснаго для діла революціи въ нихъ не видалъ, и посему, до знакомства съ работой союза, его ділятелями и хотя бы программой, сказать ничего не могъ.

На счастье, въ дни моего пребыванія въ Черновицахъ, — я задержался тамъ нъсколько дней, — состоялось собраніе этого союза, и на таковое меня пригласили.

Члены Исполнительнаго Комитета, знакомившіе меня съ союзомъ, говорили мив, что союзъ этотъ опасенъ, и что мив нужно съ особенной осторожностью отнестись къ нему и его двятельности.

"Было у нихъ два собранія, и оба они были закрытые. Это особенно возмущаеть и вызываеть негодованіе солдать. Вѣдь, туть дѣло пахнеть "контръ-революціей". И слово "контръ-революція" склонялось во всѣхъ падежахъ въ примѣненіи къ этому союзу.

Въ назначенный часъ я былъ въ городскомъ театръ, гдъ назначено собраніе.

Я советоваль Каледину непременно поехать туда; онъ сначала

согласился, но затёмъ всетаки не поёхаль и на этомъ бурномъ собрании не присутствоваль.

Когда я вошель въ заль, театръ быль уже полонъ. Весь партеръ, всё ложи и всё мёста были заполнены, и не только офицеры и солдаты были въ театрё, но я видёль въ ложахъ много дамъ и рабочихъ, такъ что представление о тайныхъ собранияхъ и какой-то сугубой конспирации сразу у меня разсёялось.

Какъ представитель Временнаго Революціоннаго Правительства, я удостоился особой горячей оваціи, когда предсідатель представилъ меня собранію, какъ военнаго комиссара. Но это, между прочимъ. Я упомянулъ объ этомъ, чтобы показать, что общее настроеніе всіхъ собравшихся сходилось на томъ, что Временное Правительство и его агенты заслуживають довірія и вниманія, что это Правительство ведеть народъ по пути къ свободів.

Началось собраніе.

Первымъ говорилъ предсёдатель и изложилъ въ общихъ чертахъ программу союза, ничего опаснаго для дёла свободы не представляющую. Рёчь эта была покрыта громкими аплодисментами, и ясно было, что въ массё никакого предубёжденія противъ этой организаціи нёть.

Но воть выходить на сцену одинь изъ врачей членовъ Исполнительнаго Комитета и истерически выкрикиваеть свою рвчь, въ которой доказываеть, что существование отдёльнаго офицерскаго союза рядомъ съ Советомъ солдатскихъ депутатовъ опасно для дела революции. Что здёсь солдатамъ не позволяють говорить, и что вообще все это — опасная затея, противъ которой нужно бороться всёми способами.

"Нельзя допустить, чтобы рядомъ съ нашимъ Исполнительнымъ Комитетомъ дъйствовалъ какой-нибудь другой органъ, Союзъ офицеровъ, врачей, чиновниковъ и священниковъ. Что это профессіональный союзъ, что-ли? Но нътъ, какіе общіе профессіональные интересы могуть имъть врачи и офицеры, священники и чиновники. Ясно, что союзъ устраивается для особыхъ, спеціальныхъ цълей".

Ясно, что аудиторія, падкая вообще на громкіе выкрики, восприняла эти слова со всей свойственной наэлектризованной толп'в энергіей, и посл'я грома аплодисментовъ, которыми покрыта была р'ячь этого молодого неврастеника, раздались крики:

"Товарищи, пойдемъ! Намъ нечего здёсь дёлать! Пусть они сами безъ насъ дёлають свое темное дёло!" И во многихъ ложахъ публика встала и собиралась уже демонстративно уходить.

Надо было спасать положение. Надо было возстановить исобходимое равновъсие, во избъжание возможныхъ эксцессовъ.

И я попросиль слово.

Любопытство послушать еще невъдомаго оратора, къ тому же являющагося въ настоящее время представителемъ революціонной власти, а, слъдовательно, пользующагося извъстнымъ въ данное время авторитетомъ, остановило толпу, и всъ заняли свои мъста и успокоились.

Я бросиль несколько словь объ общихь основахь свободы союзовь, собраній и слова, о необходимости уважать чужое мнёніе, разъ оно искренне, какь бы оно не расходняюсь съ нашимь, и въ самыхь общихь формахь очертиль нарушеніе этихь элементарныхь правъ такимь демонстративно-враждебнымь отношеніемь къ организаціи, только-что сложившейся и еще не опредёлившей ни своихъ путей, ни своихъ дёйствій. Я старался быть понятнымь и краткимь и такъ закончиль свое слово:

"Товарищи! Здёсь говорили очень много о томъ, что настоящій офицерскій союзъ работаеть тайно оть солдать и потому опасень. Но я вижу здёсь не только офицеровъ, но и солдать, и я увёренъ, что не только ничего оть солдать не скрывають, но если товарищисолдаты, присутствующіе здёсь, захотять взять слово, то имъ дадуть и выслушають, какъ равный равнаго. Такъ зачёмъ же оставлять собраніе, зачёмъ уходить? Нёть, нужно остаться, выслушать и узнать, что здёсь дёлается, нужно сказать и свое, солдатское слово на этомъ общемъ, публичномъ собраніи. И я увёренъ, вы здёсь останетесь и скажете свое слово. Вы не уйдете."

Конечно, громъ аплодисментовъ былъ отвѣтомъ на мою скромиую рѣчь (Легко давались они въ то свѣтлое время), и всѣ остались и приняли участіе въ дебатахъ.

Я взяль на себя много, конечно, предложивь и солдатамь участвовать въ дебатахъ: я на это не быль никъмъ уполпомоченъ. Но надобыло спасать положеніе, и, конечно, президіумъ немедленно же поддержаль меня, и предсъдатель предложиль записываться и солдатамъ.

Начались дебаты.

Однимъ изъ ораторовъ былъ солдатъ, царскосельской автомобильной роты, одинъ изъ дѣятельныхъ участниковъ переворота въ Петроградѣ, какъ онъ отрекомендовалъ себя. Онъ тоже взялъ демагогический тонъ и проводилъ ръзкую черту между офицерами и солдатами, относя первыхъ къ контръ-революціонерамъ. Для вящей убъдительности, онъ вспомнилъ давніе годы, когда ему еще въ 1906 году, въ началъ его солдатской службы, пришлось выступать противъ крестьянъ и дъйствовать по приказу офицеровъ противъ народа.

Ясное дёло, что это вызвало варывъ негодованія.

Мит пришлось ответить этому оратору краткой исторической справкой за минувшее столетіе, начиная оть декабристовь и кончая последними днями, объ участіи офицеровь въ революціонномъ движеніи и принесенныхъ ими жертвахъ. Я занимался изученіемъ этого вопроса и мит не трудно было по памяти назвать рядъ именъ офицеровъ, по періодамъ русской революціи.

Желая же использовать выступленіе этого солдата для примирительныхъ тоновъ, я задалъ ему такой вопросъ.

"Товарищъ-автомобилистъ сказалъ, что онъ долженъ былъ ходить на усмиреніе крестьянъ. Я прошу его туть-же сказать : стрѣлялъ-ли онъ въ своихъ братьевъ крестьянъ или не стрѣлялъ?"

Нѣсколько смущенный вышель онъ и, не отвѣчая прямо на вопросъ, повелъ рѣчь о томъ, что солдать на службѣ обалванивають, что они дѣлають то, что имъ прикажуть, и отъ прямого отвѣта уклонился.

Но я не отступалъ.

"Я прошу товарища сказать, стрёляль ли онь въ крестьянь или не стрёляль?" настаиваль я на своемь.

"Что за вопросъ ? Зачёмъ такіе вопросы ? Это провокація !" раздались негодующіе возгласы, и атмосфера накалялась.

"Я попрошу товарища дать мий отвёть и тогда я объясию", со всёмь возможнымь спокойствіемь заявиль я.

Солдать-автомобилистъ вышелъ сконфуженный и, потупясь долу, едва внятно произнесъ:

"Да, я стрълялъ." "Но, въдь, мнъ приказывали", прибавилъ онъ въ оправданіе.

Мнѣ только то и было нужно.

Я взяль слово и въ горячей ръчи объясниль, что значить прожитое время.

"Всего десять лъть тому назадъ нашъ товарищъ, по приказу начальства, самъ стръляль въ своихъ братьевъ-крестьянъ и рабочихъ, когда тъ выходили на защиту своихъ правъ, и у него не хватало смълости отказаться и сказать: "дълайте со мной, что хотите, а стрълять въ своихъ обездоленныхъ братьевъ я не буду". Всего десять лѣть тому назадъ онъ былъ покорнымъ рабомъ, а вотъ теперь, мы видимъ его на верхахъ революціи, и онъ съ ружьемъ въ рукахъ выступилъ не противъ крестьянъ и рабочихъ, а на завоеваніе имъ свободы и правъ, на завоеваніе земли и воли. Вотъ что сдѣлали съ нимъ эти десять лѣть. Такъ неужели же вы, товарищи, думаете, что эти десять лѣть утнетснія и рабства прешли безслѣтно для всѣхъ кромѣ него. И ничето удивительнато, что теперь въ рядахъ борцовь за свободу найдутся тъ, кто десять лѣть тому назать приказываль вамъ стрѣлять въ народъ. Будемъ вѣри в людямь и будемъ считать ихъ корошими, пока они не доказали противнато. И, если вы сохраните эту вѣру до сѣдыхъ волосъ, какъ сохранилъ ее я, лучше будеть жить всѣмъ. Довельно взаимныхъ подозрѣній. Будемъ жить и работать вмѣстѣ, и тогда всѣ будемъ стоять на защитѣ свободы!"

Я кончиль. Алмесфера разрідилась. Негодующихь возгласовь слышно не было, и собранів смегло перейти боліве спокойно къ дівловой работів.

По окончаніи этого собранія мы перешли въ другой заль, гдв Исполнительнымъ Комитетомъ были собраны всв комитеты частей и представители всйскъ, и вновь горячіе споры, вновь потоки рвчей.

Слишкомъ много рѣчей. Но таковъ весь первый мѣсяцъ революци. Да и не только первый.

На следующій день Калединъ даль мнё автомобиль, и я отправился въ Селетинъ: штабъ 18 корпуса.

Чудное утро. Весенній возлухь опьяняеть. Солнце еще не высоко и не жарко. Напроливь, я очень доволень, что мои случайные знакомые въ штабѣ арміи снабдили меня теплыми валеными сапогами. Безъ нихъ было бы прожладно.

Покойно скользить автомобиль по хорошей шоссейной дорогв, и хотя разстание до Селетина и значительно, однако, въ объденную пору мы успъваемь пріёхать къ шлабу корпуса. Тугь, только пообъдали, и двигаемся дальше, ближе къ фронту, ближе къ позиціямъ.

Времени у меня было немного, и мий хогилось къ вечеру добраться до штаба пихотной дивизіи съ тимъ, чтобы на слидующій день объихать всй полки.

А такить не вездт можно было на автомобилт. Черезъ какой-нибудь десятокъ-два верстъ пришлось смтнить автомобиль на простыя дрожки и скверной, покрытой глубокой грязью, дорогой пробираться до желаннаго пункта.

**Поздно вечеромъ** прі**вхалъ** я къ штабу, гдѣ меня поджидали, такъ какъ о прі**в**здѣ было сообщено.

Обмѣнъ привътствіями. Скромный ужинъ и бесѣда до поздней ночи съ новыми, случайными знакомыми, которые въ эту пору смѣнялись у меня, какъ въ калейдоскопѣ.

На слѣдующее утро большое собраніе на площади передъ штабомъ дивизін.

Полеъ, стоящій въ резервѣ, и полковые комитеты ближайшихъ частей. Да еще какія-то тыловыя части фронта.

Много народу, народу окопнаго и фронтового. Я въ первый разъ на фронтв и чувство какой то особенной радости, что привелось встрътиться съ теми, кто грудью своей защищаеть страну и свободу отъ натиска сильныхъ, — испытывалъ я отъ этой встречи.

Небольшое привътственное слово отъ Временнаго Правительства и Кіева съ моей стороны; привъть отъ товарищей-офицеровъ и товарищей-солдать мив, какъ представителю этой новой власти.

А затъмъ — бесъда. Длинная бесъда на всевозможныя темы. Туть и политическіе вопросы, и разница программъ и тактики различныхъ политическихъ группъ и оттъпковъ. И вопросы дня: недостатокъ одежды, продовольствія, затрудненія въ доставкъ и полученіи того и другого...

На всѣ вопросы приходилось немедленно давать отвѣты, по возможности исчерпывающіе и удовлетворяющіе. Такъ затянулась наша бесѣда.

Подъ конець бесёды, уже передъ самымъ обёдомъ, выступаетъ представитель одного изъ полковыхъ комитетовъ и отъ имени полка говоритъ приблизительно слёдующее:

"Нашъ полкъ съ самаго начала на фронтв. Мы устали. Насъ мало осталось, и полкъ решилъ оставить свои позиціи не позже пятнадцатаго числа."

Я сдёлаль большіе глаза.

"Неужели же вашь полкь такь и рёшиль оставить позиціи и уйти? И неужели онь уполномочиль вась заявить объ этомъ здёсь публично на этомъ собраніи?"

Возгоръдся горячій спорь; большинство ораторовъ солдать доказывало невозможность такого ръшенія, опасность приведенія его въ исполненіе, опасность для самаго дъла свободы.

Много горькихъ словъ пришлось выслушать сдѣлавшему это заявленіе отъ своихъ же товарищей, и, когда онъ вышель вновь, онъ уже говориль не такъ увъренно. Онъ жаловался на то, что полкъ таетъ, что нътъ ему ни смъны, ни пополненія, и что поэтому трудно приходится полку. Въ концъ концовъ онъ заявилъ, что полкъ окоповъ не оставитъ, но проситъ только, чтобы ему присылали поскоръе пополненія, такъ какъ ряды его за время войны поръдъли, а послъднее время пополненій тылъ не давалъ. А если и давалъ, то такія, которыя не доходили.

Легко и просто можно было говорить съ солдатами въ это время! Еще не дошло до нихъ растлъвающее вліяніе большевизма, еще говорила только усталость: подъ эту усталость никто не подводиль идеологическихъ предпосылокъ для оправданія усталости воевать и нежеланія сопротивляться непріятелю, все сильнъе и сильнъе напирающему и пользующемуся всякой нашей оплошностью, всякой заминкой.

Въ тотъ же день я пробхаль версть за двенадцать въ кавалерійскую дивизію.

Она стояла въ окопахъ.

Въ ряду вопросовъ, поднятыхъ въ бесѣдѣ въ этой дивизіи, былъ свой спеціальный вопросъ, вопросъ о спѣшиваніи эскадроновъ. Еще до революціи было отдано распоряженіе о спѣшиваніи нѣкоторыхъ эскадроновъ въ кавалерійскихъ полкахъ для составленія пѣшихъ баталіоновъ, и такіе эскадроны были назначены и уже спѣшены.

Теперь, когда право голоса такъ властно пробивается всюду, заинтересованные эскадроны подняли вопросъ о томъ, что такое назначеніе недопустимо, что необходимо выбирать эскадроны по жребію.

Много усилій надо было потратить для того, чтобы доказать, что въ такомъ назначеніи нёть ничего оскорбительнаго, пи нарушенія чьихъ-либо правъ; но все же мы добрались до рёшенія и пришли къ соглашенію, удовлетворившему и тёхъ, кто быль уже спёшенъ и разсчитываль стать коннымъ, и тёхъ, кто, будучи не спёшенъ, рисковаль при новомъ порядкё попасть въ категорію спёшенныхъ.

Такъ покончили миромъ съ этимъ острымъ въ кавалерійской дивизіи вопросомъ, и я убхалъ далбе.

Повдно вечеромъ прівхаль я въ штабъ другой півхотной дивизіи. Послів боліве чімть скромнаго ужина мы заговорились до поздней ночи съ представителями дивизіоннаго комитета. Немного ихъ было.

Споръ возгорълся вокругъ вопроса о роли и назначеніи дивизіоннаго комитета. Мои новые знакомые доказывали громадное значеніе дивизіоннаго комитета, какъ контролирующей инстанціи. Только что у нихъ прошелъ дивизіонный съйздъ, и они съ восторгомъ разсказывали мнѣ, какъ на съйздѣ вырабатывалась программа дальнѣйшихъ работъ комитета по постановкѣ дѣла ознакомленія съ жизнью частей дивизіи, съ ея недостатками, съ слабыми мѣстами по боевой подготовкѣ частей, какъ въ смыслѣ техническомъ, такъ и въ строевомъ. Намѣчена организація цѣлаго ряда комиссій, — оружейной, траншейной, по личному составу, хозяйственной и иныхъ.

"Мы составляемъ особые вопросники по выработанной программъ, разошлемъ ихъ по полкамъ и, когда получимъ отвъты, разработаемъ порядокъ улучшенія".

Я отнесся нѣсколько критически къ такой бюрократической системѣ работы, отдававшей стариной комиссіонныхъ методовъ откладыванія рѣшенія насущныхъ вепросовъ въ далекій ящикъ и сказалъ откровенно, что, по моему мнѣнію, это не жизненно, и отдаеть рутиной.

"По моему мивнію, вы напрасно потратили время на вашемъ съвадв, употребивъ его на выработку какихъ-то программъ, которыя когда еще будутъ проводиться въ жизнь и не скоро дадутъ результаты. Не лучше ли было вамъ поступить иначе. Ввдь, на вашъ съвадъ собрались представители всвхъ частей. Имъ извъстно много недостатковъ своихъ частей, какъ по части матеріальной, такъ учебной и строевой. Почему бы вамъ тутъ же на съвздв не попросить присутствующихъ просто разсказать, каковы у нихъ окопы, имъются ли землянки, и хорошо ли онв устроены? Въ порядкв ли оружіе, шанцевый инструменть? Есть ли устремленіе къ бою, или апатія и усталость охватила бойцовъ? И т. д.

Много вопросовъ могли бы разрѣшить туть на мѣстѣ или намѣтить, въ какомъ направленіи слѣдуетъ работать, чтобы боевая подготовка частей дивизіи была поставлена подлежащимъ образомъ.

"Вы получили бы массу цѣнныхъ свѣдѣній вчера, а сегодня вти свѣдѣнія вы могли бы доложить вмѣстѣ со своими соображеніями начальнику дивизіи (Начальникъ дивизіи присутствовалъ и принималъ участіе въ нашей бесѣдѣ). И я не сомнѣваюсь, что все, что въ силахъ начальника дивизіи, онъ постарался бы исправить. Чего не могъ сдѣлать самъ, онъ направилъ бы къ командиру корпуса и выше, чтобы ему помогли.

"Это было бы вашимъ сотрудничествомъ съ начальникомъ дивизіи, и не только онъ, но и вся родина была бы вамъ благодарна за то живое дёло, которое вы сдёлали".

Мы долго спорили. Долго они доказывали необходимость "плано-

мърной" работы, и чъмъ-то слишкомъ теоретическимъ, далекимъ отъ жизни, пахнуло на меня здъсь въ Лъсистыхъ Карпатахъ, въ скромной хижинъ, среди людей, казалось, всей своей дъятельностью такъ удаленныхъ отъ теорій.

Гдѣ льется человѣческая кровь, гдѣ жизни каждую минуту угрожаеть опасность, и гдѣ нужно умѣть дорого продать свою жизнь въ борьбѣ за счастье родного народа, — тамъ не мѣсто теоротизировать..

Но вотъ, донеслись слухи о дъйствіяхъ отрядовъ этой дивизіи въ передовыхъ окопахъ. Прошла недъля-двъ съ тъхъ поръ, какъ въ темную ночь мы вели эту бесъду.

Германцы пытались тамъ брататься. Временами это имъ удавалось, и они проникали въ окопы въ качествъ друзей нашихъ солдать.

Еще утромъ они были тамъ. Вдругъ, подъ вечеръ, слышутъ какой то неясный шумъ. Съ переднихъ передовыхъ постовъ передаютъ, что собираются германскія колонны. Быстро отдаются распоряженія для встрвчи противника. Подтягиваются резервы. Германцы открыли огонь, и первые выстрвлы были направлены по пулеметамъ, которые обычно мвняютъ мвста. Вотъ первый результатъ братанья.

Атака. Ее встрѣчають огнемъ и контръ-атакой. Германцы отбиты и ихъ постигла неудача.

А въ первыхъ рядахъ нашихъ бойцовъ участвовалъ и былъ раненъ тотъ самый поручикъ, предсёдатель дивизіоннаго комитета, который такъ долго и усердно полемизировалъ со мной на теоретическія темы о провёркё готовности къ бою.

Ясно, что дивизія всетаки была готова къ бою: ей нуженъ былъ только порывъ, который и явился, когда войска почувствовали все въроломство братальщиковъ.

Я спускался съ горы по склону какъ разъ противъ горы Капуль, той горы, съ которой германцы наблюдають за каждымъ нашимъ шагомъ. Меня предупреждали, что мъсто это открытое и обстръливаемое противникомъ. Но объъзжать кругомъ далеко, да и ъздять же здъсь каждый день. Отчего не поъхать и мнъ!

Санки быстро скользять по снъту, апръльскому рыхлому снъту, хотя и въ горахъ.

Мы свернули въ ущелье и скоро прівхали въ расположеніе полка, стоящаго въ резервв, но завтра идущаго въ окопы.

Дружественная беседа затянулась.

Воть выходить одинъ солдать. Горячо говорить онъ и вызываеть всеобщее сочувствіе.

Онъ кончилъ.

Дружное "Ура" было отвътомъ на призывъ его грудью стоять за молодую Россійскую республику.

Онъ сходить съ трибуны, а командиръ полка подходить ко мнв и, указывая на сошедшаго съ трибуны солдата, говорить:

"Это у насъ соціалисть-революціонерь".

Туть я поняль великое завоеваніе революціи.

Рѣшился бы мѣсяцъ тому назадъ командиръ полка указать на солдата и не скрыть, что онъ соціалисть-революціонеръ? Не боялись ли всѣ начальствующія лица еще такъ недавно людей, носившихъ это имя, и не обязаны ли были они только при одномъ подозрѣніи о возможности появленія намека на соціалиста-революціонера доводить до свѣдѣнія кого слѣдуеть для принятія соотвѣтствующихъ мѣръ?

А туть, прямо и открыто человъкь выступаеть, а командирь полка даеть ему полную аттестацію, не скрывая его партійной принадлежности.

Какъ то легко и радостно стало здёсь, и легко вдыхался горный смолистый воздухъ сосноваго лёса, среди котораго шла наша бесёда!

Я поинтересовался познакомиться ближе съ моимъ партійнымъ товарищемъ и попросиль его зайти въ офицерское собраніе послів ужина, къ которому милые хозяева меня пригласили.

А когда онъ пришелъ, этотъ милый товарищъ, — мало искушенный въ партійныхъ программахъ, но отсидъвшій достаточно годовъ въ тюрьмъ и ссылкъ за свою работу въ партіи еще десятокъ лътъ тому назадъ, — и мы начали съ нимъ бесъду, въ ней приняли участіе и офицеры и даже начальникъ штаба дивизіи, и никого это не смущало и не тревожило.

Вспоминаю бесёду въ горномъ ущельи. Я поздно пріёхаль въ этоть полкъ, и уже вечерёло, когда мы начали бесёду.

"Бухъ. Бухъ" вторили нашей бесвдв орудійные выстрвлы, и отдаленные раскаты и эхо въ горахъ какъ бы подкрвпляли наши слова о необходимости стойко держаться.

Этотъ вечеръ былъ особенно интересенъ.

Здёсь впервые выступиль офицерь съ рёзкой критикой солдать за ихъ отношенія къ офицерамъ.

"Я слышаль здёсь съ разныхъ сторонъ упреки офицерамъ за то, что они не идуть навстрёчу солдатамъ, что они чуждаются ихъ", на-

чаль молодой прапорщикь послё того, какъ дёйствительно раздавались голоса и произносились рёчи на эту тему.

"А я спрошу васъ, все ли сдълали солдаты, чтобы офицеръ пошелъ къ нимъ съ открытой душой? Воть я — ротный командиръ. Я собираю роту для того, чтобы вести ее на работы по устройству дороги, необходимой для подвоза продуктовъ для самихъ же солдать. И что же, солдаты охотно идутъ? Нътъ. Не идутъ они. И долго приходится уговаривать, прежде чъмъ часть согласится идти.

"Я вызываю на работы по исправленію оконовъ. Идуть работать? Нѣть. Толкують, нужна ли еще эта работа.

"Я передаю приказаніе командира полка идти на сміну другой роты, и что же? Такъ быстро исполняется это приказаніе, какъ нужно? Ничуть не бывало..."

"Долой! Не надо его! Довольно!" вдругь раздались голоса со всёхъ сторонъ, и громкіе крики недовольства и нетерпёнія заставили остановиться молодого офицера.

Онъ стояль въ недоумъніи. А толпа гудъла...

Я взошель на трибуну.

Появленіе военнаго комиссара обычно останавливало шумъ и привлекало вниманіе. В'ёдь, это представитель революціонной власти и новый для нихъ челов'єкъ.

Всв успокоились. Наступила тишина.

"Товарищи", началь я, "вѣдь у насъ теперь свобода. Такъ развѣ можно въ свободной странѣ на собраніи, гдѣ обсуждаются общіе вопросы, затыкать кому-либо роть. Вѣдь, такимъ поведеніемъ вы выражаете неуваженіе къ тому завоеванію, къ которому стремились такъ долго и упорно лучшіе люди страны, и за которыя они сложили свои буйныя головы. Хотя бы изъ уваженія къ тѣнямъ погибшихъ за народное дѣло, памяти которыхъ вы сегодня отдали должное (Мы говорили о нихъ и помянули ихъ), вы не прерывайте товарища-офицера и дайте ему сказать все, что онъ думаеть".

"Върно, дайте ему говорить", раздались голоса.

И офицеръ продолжалъ свою рѣчь.

Горячо и сильно говориль онъ о тёхъ непорядкахъ и томъ своеобразномъ пониманіи свободы, которое иногда проявлялось среди солдать. Не жалёль онъ красокъ для изображенія этихъ непорядковъ. А рёдкіе выстрёлы орудій, не прекращавшіеся все время, какъ бы подчеркивали правильность его мыслей.

И послъ горячей, обличительной ръчи онъ закончиль ее призывомъ

солдать къ общей дружной работь съ офицерами въ имя общаго блага для спасенія общей родины.

И ни одного звука протеста, ни одного укора.

Громкій гуль аплодисментовь покрыль его річь, и онъ сошель тріумфаторомь.

Такова сила горячаго убъжденія и глубокой въры въ справедливость высказываемыхъ мыслей.

Гдѣ теперь этотъ милый прапорщикъ, рѣшившійся такъ смѣло и публично обличать солдать въ такое острое время?

А время было, д'вйствительно, очень острое.

Еще нъсколько дней тому назадъ я быль въ полку, въ которомъ солдаты убили прекраснаго офицера за одно неосторожно сказанное слово, убили предательски сзади и надругались надъ его трупомъ.

Мит ртзко пришлось отозваться объ этихъ не найденныхъ убійцахъ, втроятно, въ ихъ присутствіи.

Я сказаль имъ.

"Вы убили офицера, гнусно и подло убили. Мы не будемъ искать теперь убійць, и они уйдугь отъ суда. Но я увъренъ, что пройдетъ немного времени, и убійцы сами явятся къ властямъ и скажутъ: "это мы убили поручика. Судите насъ. Намъ тяжело, мы не можемъ житъ такъ дальше."

И чуткая народная душа поняла здёсь правду жизни, и ни звука протеста не раздалось по поводу этихъ словъ.

Какъ много пришлось пережить за эти нѣсколько дней, что я провель на фронтѣ, среди солдатъ и офицеровъ, проведшихъ годы въ окопахъ.

И несмотря на много споровъ, волненій и тревогъ по поводу разногласій и разномыслія, мнѣ всетаки хорошо вспоминаются эти дни.

Пусть были иногда разномыслія, пусть не всегда сходились во мивніяхъ, и обширное было поле для споровъ и кривотолковъ. Но все же въ общемъ масса была настроена хорошо и готова была идти на жертвы, разъ это нужно было, и ввра была въ правдивость словъ говорившаго. И надо было быть только искреннимъ и открыто идти навстрвчу имъ, чтобы заслужить эту ввру и повести ихъ за собой.

Еще не было разслоенія. Еще не было тлетворнаго вліянія большевизма, проявившагося впосл'єдствін во всей своей сил'є. Это было еще время искренняго упоенія революціей и ея завоеваніями, и во имя в'єры въ нее можно было многаго добиться отъ радужно настроенной массы. И любопытно то, что въ вопросѣ о личныхъ лишеніяхъ таковыя часто отходили на второй планъ; и я не могу забыть, какъ въ артиллерійскихъ и пулеметныхъ частяхъ мнѣ не разъ солдаты леворили:

"Хлѣба у насъ мало — перетерпимъ. А вотъ у лошадей фуража нътъ. вотъ это бъда."

Туть именно сказалось все величіе русской души, способной на самопожертвованіе.

Нужно только съумъть взять эту душу. А она покажеть чудеса самопожертвованія.

Но довольно.

## VII. КОМАНДУЮЩІЙ ВОЙСКАМИ ОКРУГА.

Возвратившись послѣ объвзда фронта я по срочному двлу немедленно долженъ быль вывиль вы ставку генерала Брусилова.

Мы кончили съ нимъ бесъду и ръшили тугъ вопросъ, по которому спеціально я выбыжаль, какъ вдругъ онъ неожиданно обращается ко мнъ со слъдующимъ предложеніемъ.

"Константинъ Минайловичъ. Я хочу сдълать представление о навначении васъ Команаующимъ Вейскела Киевскаго Вреннаго Округа. Согласились бы вы принать этогъ прогъ?"

Это предлаженів было для меня полной неожиданностью. Я задумался.

"Мнъ кажется", отвълить я по тв нъкотораго разгумья, "что я буду вамь болът потезень въ качестът военнаго коминеара, чъмъ въ качестът коминеара, чъмъ въ качестът командующаго въйсками. Еты, я буду связань мъстомъ и не смогу прібхать на фронть. Къ тому же, ко мнъ, штатскому, у солдать будеть больше довърія, чъмъ къ военному во формъ и съ опредъленной властью. Кстати, почему вы находите нужнымъ смънить генерала Ходоровича"?

"Видите ли, генералъ Ходоровичъ очень нервшительный человѣкъ и ничего не хочегъ взять на себя: за всякимъ пустякомъ обращается ко мнѣ съ запросомъ. А теперь не время запросовъ, а время дѣла, и нужно имѣтъ мужество принимать на себя отвѣтственныя рѣшенія", обяснилъ мнѣ генералъ Брусиловъ.

Я опять призадумался.

Вопросъ ставился вполнъ опредъленно и въ категорической формъ, и нужно было дать на него опредъленный отвътъ.

Но я всетаки рѣшилъ оставить себѣ нѣкоторое время на размышленіе. Мнѣ нужно было еще и еще подумать прежде, чѣмъ рѣшиться дать согласіе на это предложеніе.

Я понималь, что время такое, когда нельзя отказываться оть ответственных в постовь, что гражданинь вы дни революціи должены жертвовать собой во имя общаго блага, для общаго дёла. И какы бы ни казалось труднымы положеніе Команднаго состава вы данное время, нельзя было уклоняться оть поста.

Но я вполн'я искренно полагаль, что въ качеств'я Военнаго Комиссара я могъ бы принести больше пользы дёлу революціи, чёмъ въ качеств'я Командующаго Войсками, связаннаго въ своихъ рёшеніяхъ старыми формами, да и теряющаго часть моральнаго вліянія благодаря тому, что состоить на служб'я и является начальникомъ.

Пріважаю въ Кіевъ. Это было 21 апрыля (4 мая).

Въ тотъ же вечеръ ко мит заходить предсъдатель Совъта солдатскихъ депутатовъ и дълаеть слъдующее заявление:

"Товарищъ Оберучевъ. Мы нашли необходимымъ просить Военнаго Министра о назначеніи васъ Командующимъ Войсками Округа. Совѣтъ рабочихъ депутатовъ присоединяется къ намъ. Мы уже послали делегацію въ Петроградъ, и завтра она будетъ у Военнаго Министра".

Я остолбенвлъ.

"Слушайте, товарищъ", сказалъ я ему, "не сдѣлали ли вы ошибки? Вѣдь генералъ Ходоровичъ, какъ вы знаете, утверждалъ всѣ ваши постановленія и публиковалъ ихъ. Я же оставлялъ за собой право имѣть собственное мнѣніе и не все утверждать. А вы знаете, что не со всѣмъ, что у васъ дѣлается и рѣшается, я согласенъ. Учли ли вы это?"

"Да, учли, и всетаки настаиваемъ на вашемъ назначеніи".

Мит были закрыты пути отступленія, и я быль вынуждень послать генералу Брусилову телеграмму:

"Если находите необходимымъ, согласенъ".

"Нахожу необходимымъ; сдълалъ телеграфное представленіе", отвътилъ мнъ генералъ Брусиловъ, и, такимъ образомъ, Рубиконъ былъ перейденъ.

Я не нашелъ возможнымъ скрыть отъ генерала Ходоровича о сдъланномъ мнъ генераломъ Брусиловымъ предложении и о данномъ мною согласии.

Туть же Ходоровичь сказаль мив:

"Я слышаль, что здёшній Совёть военныхь депутатовь просиль о моемь смёщеніи и о назначеніи вась".

Я промодчаль. Мив не хотвлось подтверждать этого.

Генералъ Ходоровичъ съ укоризной сказалъ:

"Я ничего не имъю противъ этого, что они просять меня убрать. Но зачъмъ же они мнъ не сказали объ этомъ? Я самъ бы подалъ въ отставку".

И я вполит поняль его. Общественная организація, которая къ тому же опирается на широкія массы, должна имёть мужество высказывать свое митніе прямо въ глаза, и молчаніе ея я ставлю въ упрекъ Совту.

Узнавъ отъ меня о представленіи Брусилова, генералъ Ходоровичъ немедленно подалъ рапортъ объ увольненіи его отъ должности Командующаго Войсками.

Дня черезъ два отъ делегатовъ получена была телеграмма, что Военный Министръ А. И. Гучковъ согласился на мое назначеніе, а еще черезъ день въ мёстныхъ газетахъ было опубликовано объ этомъ согласіи, какъ о фактъ назначенія.

Въ этотъ же день генералъ Ходоровичъ предложилъ мив принять должность, но я отказался: до полученія офиціальнаго ув'вдомленія я не находилъ возможнымъ д'влать это.

Тъмъ временемъ наступилъ министерскій кризисъ, въ связи съ нотой министерства иностранныхъ дълъ по вопросу объ условіяхъ мира, выдвинутыхъ россійской революціонной демократіей.

Гучковъ подаль въ отставку и оставиль министерство, не дождавшись сконструированія новаго и не подождавь зам'ястителя. Діло о назначеніи меня Командующимъ Войсками не получило движенія и осталось въ области только пожеланій.

Хорошо, что я не поторопился.

Но всетаки, слухъ о моемъ навначении и уходъ генерала Ходоровича уже пущенъ, и я понимаю то непріятное и тревожное состоямів духа, которое испытывалъ онъ благодаря неосторожной публикаціи предположеній раньше, чъмъ они осуществились.

Больше двухъ недёль прошло съ тёхъ поръ.

Въ половинъ мая (15-30) пріважаєть въ Кієвъ Керенскій, уже въ качествъ военнаго и морского министра новаго, коалиціоннаго министерства.

О времени его прітада стало извітетно заблаговременно, и, хотя и поздно, но представители всіхъ организацій пришли на вокваль

встрѣтить его. А толпа народа запрудила всѣ проходы, и у вокзала стояла масса людей.

Генералъ, Ходоровичъ какъ представитель офиціальной военной власти, со своимъ штабомъ, я, какъ военный комиссаръ, были тутъ же.

Подходить повздъ. На площадкв последняго вагона стоить Керенскій.

Усталый видъ. Нервное возбужденное лицо. Привѣтливая улыбка. этъ первое впечатлѣніе.

Я встрвчался съ Керенскимъ всего одинъ разъ.

Это было въ пору реакціи, въ 1911 году, когда группа общественныхъ дѣятелей рѣшила чествовать обѣдомъ профессора Салазкина, уволеннаго за либерализмъ съ должности Директора Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Петроградѣ.

Долго устроителямъ чествованія приходилось добиваться разръшенія на устройство об'вда, такъ какъ власти справедливо предполагали въ этомъ чествованіи политическую демонстрацію.

Но, наконецъ, власти уступили, и объдъ состоялся.

На этомъ объдъ въ Европейской гостинницъ мы встрътились впервые. Давно это было. Но я, какъ сейчасъ, помню его простую и искреннюю ръчь, въ которой проявилась вся страстность и искренность его натуры. И онъ мнъ тогда же показался нъсколько неуравновъшеннымъ, нервнымъ, пожалуй, импульсивнымъ, но глубоко преданнымъ дълу свободы человъкомъ.

Теперь мы встретились вторично.

Керенскій прівхаль къ намь въ ореолю славы.

Онъ вывель правительство изъ затруднительнаго положенія и помогъ сконструироваться коалиціонному министерству.

Онъ смѣнилъ постъ носителя права — Министра Юстиціи — на постъ носителей силы: Военнаго и Морского.

И этимъ онъ взвалилъ на себя тяжкое бремя...

Два вагона его повзда были заполнены преображенцами и матросами, сопровождавшими его въ путешествіи.

Какъ върные рабы, они слъдовали по пятамъ и оберегали его отъ какого бы то ни было несчастнаго случая въ толиъ.

Безъ лести преданы были ему эти здоровые молодцы, крипкіе и сильные ребята.

Надо было видёть то обожаніе, съ которымъ смотрёли они на него, и, окруживъ его цёнью, открывали ему путь въ самой густой толиъ.

Но можно ли будеть удивляться, если въ послѣднее время они, эти преданные ему солдаты революціи, оказались въ рядахъ войскъ, "защищавшихъ" "товарища" Троцкаго.

Времена мѣняются. А въ наше исключительное время — особенно быстро.

И такъ, Керенскій прівхаль къ намъ въ ореолю славы.

Встрвча была торжественная, помпезная.

Быстрой нервной походкой прошель онь, окруженный матросами и солдатами, въ залъ бывшихъ царскихъ покоевъ вокзала.

Здѣсь цѣлый рядъ представителей общественныхъ организацій и партій горячо привѣтствовали его, высказывали сожалѣніе, что онъ только проѣздомъ здѣсь и не остается на болѣе продолжительное время.

Тепло и привътно отвътилъ онъ всъмъ и закончилъ свою ръчь:

"Поздравляю васъ съ новымъ Командующимъ Войсками, полковникомъ Оберучевымъ."

Это было такъ неожиданно, что я сразу опъшилъ.

Громкимъ "Ура" отвътили ему присутствующіе, и мы оба оказались поднятыми на руки.

Къ счастью меня скоро спустили, но Александра Федоровича усадили въ кресло и на рукахъ понесли въ вагонъ. По дорогѣ толпа захотѣла его видѣть, и его вынесли на крыльцо, гдѣ нѣсколько тысячъ народа ожидали хоть на мгновеніе своего революціоннаго вождя.

Это быль тріумфъ. Торжество. Несмолкаемые крики раздавались въ отвъть на его привътныя слова.

Я пошель прямо въ вагонъ Керенскаго, такъ какъ мив нужно было съ нимъ повхать въ ставку Юго-Западнаго фронта, а черевъ ивсколько времени туда принесли въ креслв Керенскаго.

Усталый и измученный оказался онъ въ вагонъ, и здъсь только можно было почувствовать, какъ тяжела эта помпа, эта обязанность быть постоянно на людяхъ, предметомъ всеобщаго вниманія и восторга.

На всёхъ крупныхъ станціяхъ по пути въ Каменецъ его ждала толпа и даже ночью, поздней ночью, кричала и требовала:

"Керенскаго, Керенскаго!"

Нужды нѣть, что онъ усталь, что нужно ему отдохнуть, чтобы разумно, сознательно и спокойно дѣлать большое государственное дѣло, вести корабль, врученный ему народомъ.

Толпа собралась ночью, собралась въ большомъ числѣ и требовала, чтобы Керенскій вышель къ ней и сказаль пару словъ.

И не всегда удавалось сопровождающимъ его убъдить толпу, что онъ усталь и нуждается въ отдыхъ.

Такъ довхали мы до Каменца, гдв генералъ Брусиловъ со штабомъ встрвтилъ Керенскаго на вокзалв.

Каменецъ-Подольскъ представляль въ этотъ моментъ особый интересъ. Здёсь засёдаль фронтовой съёздъ и обсуждаль вопросы момента.

Въ это время уже проникла на фронтъ большевистская пропаганда, и подводились идеологическія предпосылки подъ животное чувство страха передъ опасностью боя и усталости долгой войны.

На съёздё участвоваль и не безь нёкотораго успёха нынёшній верховный главнокомандующій прапорщикь Крыленко.

Я зналь его раньше. Я встрётился съ нимъ, "товарищемъ Абрамомъ", вёрнымъ прислужникомъ Ленина.

Онъ былъ тогда въ Монтре, въ качестве политическаго эмигранта. Съ очень ограниченнымъ кругозоромъ, но твердо заученными шаблонами большевистскаго катехизиса, все учение котораго ограничивается двумя-тремя положениями, — онъ не разъ выступалъ ораторомъ.

Помню въ Монтре, послѣ прочитаннаго мною реферата на тему "Цивилизація и Война", онъ выступиль и долго и скучно доказываль необходимость немедленнаго прекращенія войны (это было въ сентябрѣ 1914 года) и обращенія штыковь въ другую сторону. Это быль перефразь ленинскихъ докладовь.

Чёмъ-то наивно-дётскимъ отдавала его рёчь и вспоминаю, что аудиторія довольно быстро опустёла.

Мить не разъ приходилось потомъ бестадовать съ "товарищемъ Абрамомъ" по поводу, по меньшей мтрт, не этическихъ поступковъ иткоторыхъ его партійныхъ товарищей, жившихъ въ Лозанить.

Надо правду сказать, онъ кофувливо выслушиваль мои сообщенія, но искаль всегда слова оправданія.

Скоро онъ исчезъ съ горизонта.

Кавъ прапорщикъ запаса онъ долженъ былъ явиться на родину для отбыванія воинской повинности.

Не знаю, что сдёлаль онь въ теченіе своей службы при царскомъ правительстве и стремился ли онъ тогда повернуть штыки противъ капиталистовъ, но въ данный моменть я засталь его на Съёздё Юго-

Западнаго фронта, и онъ своей проповъдью противъ войны привлекалъ сердца многихъ делегатовъ Съъзда, правда, далеко, не большинства.

Надо сказать, что Юго-Западный фронть быль наименте обольшевиченнымъ фронтомъ.

На втоть съйздъ, подъ предсйдательствомъ унтеръ-офицера Дашинскаго, пришелъ теперь Керенскій съ горячимъ словомъ привита и съ еще болие горячимъ призывомъ къ фронту и его бойцамъ сомкнуть ряды и стать на защиту родины и свободы.

Его горячая різ была встрівчана съ энтузіазмомъ, и онъ покинуль трибуну подъ громъ аплодисментовъ почти всей аудиторіи, за весьма немногими исключеніями, — Крыленко и его сосіди въ ложі въ томъчислі.

Уже послѣ ухода Керенскаго, не имѣвшаго возможности оставаться дольше, взялъ слово Крыленко.

Онъ сказалъ приблизительно следующее:

"Мы, большевики, будемъ все время бороться противъ войны, но если необходимость заставить, и намъ прикажуть перейти въ наступленіе, мы пойдемъ. Я первый позову къ наступленію, и если моя рота за мной не пойдеть, я пойду одинъ и выполню свой долгъ."

Это было имъ сказано.

А теперь онъ смѣниль того, кто исполняя свой долгь солдата и гражданина отвергь миръ и перемиріе Троцкаго, какъ накладывающее неизгладимое пятно на честь родной страны.

Таковъ "товарищъ Абрамъ", на военной службѣ — прапорщикъ Крыленко.

Въ англійской печати промелькнуло, въ связи съ уноминаніемъ имени Крыленко, — Абрамъ, что онъ еврей. Въ интересахъ истины считаю нужнымъ сказать, что это невърно. То обстоятельство, что Крыленко еще при царскомъ правительствъ былъ прапорщикомъ запаса, указываетъ на его не еврейское происхожденіе; евреи въ то время офицерами, даже прапорщиками запаса, быть не могли.

Но это между прочимъ.

Я недолго оставался въ ставкъ. Нужно было немедленно ъхать въ Кіевъ и уже вступать въ должность.

Черезъ нѣсколько дней на томъ же кіевскомъ вокзалѣ я опять встрѣчалъ Керенскаго, но уже не какъ военный комиссаръ, а какъ Командующій Войсками, и въ военной формѣ, которую не надѣвалъ уже десять лѣтъ.

День торжественныхъ встрвчъ и митинговъ съ участіемъ Керен-

скаго. Оваціи и ликованіи въ честь его, и вечеромъ мы проводили военнаго министра Керенскаго въ Петроградъ.

Вспоминаю еще одну встрвчу.

Въ Кіевъ долженъ былъ прівхать Альберть Тома.

Само собою разумъется, что революціонная демократія встръчала его на вокзаль.

Послѣ обмѣна привѣтствіями, мы поѣхали съ Тома и его свитой по городу. Мы познакомили его бѣгло съ памятниками старины, заѣхали въ лавру, прошли даже въ пещеры, гдѣ лежать мощи угоднивовъ.

Особенно понравились ему образцы народнаго искусства въ открытых лавках по пути къ лавръ.

Кое-что онъ купилъ себъ на память пребыванія на югъ.

Завтракъ у французскаго консула, гостепріимно открывшаго свой домъ для дорогого гостя и сопровождавшихъ и встрвчавшихъ его липъ.

А затёмъ митингъ въ Исполнительномъ Комитеть, гдъ собрались члены всёхъ четырехъ комитетовъ, о которыхъ я уже упоминалъ въ главъ V, и представители политическихъ партій.

Соціалисты и демократы горячо привѣтствовали французскаго гостя, имя котораго было извѣстно не только, какъ соціалиста, но и какъ организатора обороны Франціи въ смыслѣ техники для изготовленія предметовъ боевого снаряженія.

И какимъ диссонансомъ прозвучалъ здёсь голосъ одной обольшевиченной женщины, которая публично обругала его несоціалистомъ и заявила, что "мы, революціонные соціалисты, не находимъ возможнымъ участвовать въ чествованіи Альберта Тома и уходимъ". И небольшая группа лицъ встала съ мёста и ушла вмёстё съ истерически прокричавшей свою рёчь ораторшей.

Все это произошло такъ неожиданно, что предсъдатель не успълъ остановить говорившую, а Альбертъ Тома не смогъ ей отвътить: такъ быстро она убъжала, добившись успъха скандала.

Черезъ два часа былъ публичный митингъ чествованія Альберта Тома.

На этомъ митингъ опять одинъ большевикъ подобнымъ же образомъ началъ привътствовать Тома.

Предсёдатель, зная заранее, чемь это кончится, счель нужнымъ остановить оратора.

Деликатный Тома попросиль предоставить ему слово, и при пол-

номъ молчаніи ораторъ закончиль упрекомъ Тома за изміну соціализму.

Встаеть Альбергь Тома и съ тонкимъ юморомъ отвъчаеть прежде всего:

"У насъ во Франціи не принято, чтобы встрічать гостей такимъ образомъ; но мы не во Франціи, а въ Россіи, а это страна всякихъ возможностей, и я не удивляюсь тому, что нашлись здісь люди, бросившіе мні упрекъ въ изміні соціализму, ділу котораго я служиль всю жизнь и продолжаю служить въ настоящее время, віря въ его торжество."

И затъмъ онъ выясниль свою точку эрънія, какъ соціалиста, и доводы большевика разбиль самымъ яркимъ образомъ, встрътивъ одобреніе во всъхъ рядахъ многочисленной аудиторіи.

Черезъ нѣсколько времени къ намъ пріѣзжалъ другой министръсоціалистъ Эмиль Вандервельде. Онъ тоже ѣхалъ на Юго-Западный фронтъ и въ своемъ распоряженіи имѣль еще меньше времени, чѣмъ Альбертъ Тома. Поэтому, только встрѣча на вокзалѣ, завтракъ у французскаго консула, маленькое турне по городу въ открытомъ автомобылѣ и короткая бесѣда въ вагонѣ, вотъ все, что осталось у меня въ памяти.

Но я помию Эмиля Вандервильде въ другой обстановкѣ, въ другихъ условіяхъ. Это было въ Брюселѣ въ 1912 году, въ ноябрѣ мѣсяцѣ.

Я быль на этомъ митингѣ.

Только что закончилось засѣданіе бюро Интернаціонала и въ большомъ залѣ брюссельскаго народнаго дома былъ открытъ митингъ протеста противъ войны.

Его открыль краткой, но яркой рвчью Вандервельде. Затвив выступали представители международнаго соціализма. Рубановичь говориль первымъ (оть имени русскихъ). Затвив выступали Жоресъ, такъ несвоевременно павшій жертвой негоднаго убійцы наканчив войны, Троельстра (Голландія), Викторъ Адлеръ (Австрія), кажется, Гаазе (Германія). Выступаль англичанинъ, италіанецъ, турокъ; имена ихъ не сохранились въ моей памяти.

Какимъ свъточемъ всего міра горъль тогда Эмиль Вандервельде, какъ призывалъ онъ всёхъ къ окончанію войны, той позорной балканской войны, которая готова была разжечь пожаръ войны міровой и предвъстникомъ которой она была.

И теперь этого борца за всеобщій миръ событія вовлекли въ войну

самаго, и долгъ соціалиста-гражданина повелительно диктоваль ему линію поведенія.

Я не могу умолчать еще объ одномъ бельгійскомъ соціалиств. Я говорю о Жюль Дестре, нынвшнемъ бельгійскомъ посланникв въ Россіи.

Я слышаль его на другомъ митингв.

Это было въ январъ 1913 года въ Льежъ, послъ побъды влерикаловъ на выборахъ 1912 года.

Побъдивъ соціалистовъ, между прочимъ, объщаніемъ сокращенія тягостей военной службы, клерикальное правительство выдвинуло военную программу, сильно обременяющую народъ. И противъ этого горячо протестовали соціалисты, и на томъ митингъ, о которомъ я говорю, Жюль Дестре всей силой красноръчія молодого адвоката и убъжденнаго соціалиста, всей силой души своей горячо обличалъ правительство, такъ повернувшее фронть послъ побъды.

Предо мной тогда стояль народный трибунь, метавшій громы противь правительства, влекущаго народь свой къ ненужнымь жертвамь.

А затымъ... затымъ я встрытилъ Жюля Дестре уже въ Швейцаріи, когда въ концы 1914 года или началь 1915 года онъ прівхаль въ Лозанну читать реферать о разгромленной Бельгіи.

Предо мной предсталь измученный, много пережившій и перестрадавшій за это время человъкь, горячо любящій свою родину и мучающійся за судьбы своего народа.

Усталый, безъ огня и пафоса со слезами на глазахъ и дрожью въ голосъ, разсказывалъ онъ скорбную повъсть насилій, совершенныхъ надъ Бельгіей. И только, когда онъ заговорилъ о необходимости защищать свой народъ, свою страну противъ насильниковъ и нарушителей ен нейтральности, заявивъ, что: "У насъ нътъ теперь клерикальнаго правительства, а есть правительство національной обороны", я понялъ, что огонь любви къ странъ и народу въ немъ не угасъ, и онъ, несмотря на усталый и измученный видъ, еще полонъ силъ и готовъ къ борьбъ.

На обратномъ пути я вновь встрвчалъ Вандервельде...

Такъ на посту Командующаго Войсками мнѣ приходилось встрѣчаться съ разными лицами, и встрѣчи эти оставляли глубокое впечатлѣніе. Это не было просто офиціальныя встрѣчи должностного лица. Нѣть, это были встрѣчи товарищей-соціалистовъ, съ которыми, не будучи знакомы, мы связаны идейно, и къ которымъ протягиваются интимныя нити международнаго братства. И весь трагизмъ современныхъ искреннихъ соціалистовъ и заключается въ томъ, что признавая международное братство лучшей основой жизни, они силою вещей вынуждены не только сами принимать участіе въ войнѣ, но, что гораздо тяжелѣе, звать другихъ на борьбу.

Было бы ошибкой, если бы читатель вынесъ впечатленіе, что должность Командующаго Войсками округа была почетной, и обязанности его сводились къ торжественнымъ встречамъ проезжавшихъ гостей.

Нъть, будни Командующаго Войсками — тяжелыя будни.

Кабинетъ Командующаго Войсками былъ калейдоскопомъ, въ ко- уторомъ происходило смѣшеніе языковъ. Всѣ, кому нужно было, приходили къ Командующему Войсками.

А кому не нужно было видъть его?

Во-первыхъ, пріученные къ трудности доступа къ власти имущимъ и увидъвшіе, что теперь это такъ легко, — двери открыты для всъхъ, — обыватели пошли волной.

Затімь, всякіе Исполнительные Комитеты росли, какъ грибы въ дождливую погоду, и всё считали необходимымъ не только послать делегацію къ Командующему Войсками, но вмісті съ тімь и нічто просить.

Когда ко мив приходили представители какого нибудь Исполнительнаго Комитета, я заранве зналь, что посяв офиціальнаго прив'втствія у меня непрем'вню будуть просить "комнату и автомобиль". Какъ будто у меня быль запась комнать и фабрика автомобилей.

Вопросъ о комнатахъ для Исполнительныхъ Комитетовъ приводитъ мнв на память одинъ изъ трагическихъ вопросовъ, именно вопросъ о реквизиціи частныхъ помвіщеній для нуждъ войны.

Часто, очень часто, приходилось мит распоряжаться о реквизиціи помінценій, и каждый разь, когда я отдаваль приказь о реквизиціи, начинались переговоры съ владільцами, и обіз заинтересованныя стороны приходили ко мит и долго-долго приходилось бесіздовать для улаженія вопроса по возможности безболізненно для обізихь сторонь.

Я понималь, что въ качествъ Командующаго Войсками, обладающаго всей полнотой власти, я по положенію своему вынуждень дѣлать много непріятнаго гражданамь, совершая на каждомъ шагу акты насилія.

Одинъ только разъ за всё мёсяцы моего командованія войсками я быль увёрень, что на мою долю выпало счастье сдёлать, дёйствительно, хорошее дёло.

Мив пришлось снять секвестръ съ имущества одного австрійскаго

подданнаго, секвестръ, наложенный въ самомъ началѣ войны. Владълецъ имущества былъ возвращенъ изъ ссылки, и мнѣ показалось возможнымъ возвратить ему его имущество, находившееся подъ секвестромъ въ теченіе почти трехъ лѣтъ.

Однако, оказалось, что и туть, въ этомъ единственномъ случав, когда я чувствовалъ торжество справедливости, я нарушилъ чужіе интересы. Около этого имущества питались люди, и они то заявили претензію и просили не снимать секвестра или, по крайней мѣрѣ, отсрочить снятіе его.

Много разговоровъ и толковъ было по этому поводу, но удалось отстоять.

Надо сказать, что не только доступность новаго Командующаго Войсками была причиной частыхъ и безконечныхъ посъщений его всъми, кто только хотълъ, но и привычка къ тому, что въ его рукахъ сосредоточивается власть не только военная, но и гражданская.

И какъ часто уходили отъ меня граждане и гражданки, огорченные отказомъ и ссылкой на то, что этого я не вправъ сдълать, что это дъло суда или какого-нибудь иного компетентнаго, но не подчиненнаго Командующему Войсками органа.

"А какъ же генералъ такой то, когда былъ Командующимъ Войсками, онъ за насъ заступился?"

И трудно было растолковать этимъ гражданамъ-обывателямъ, что, во-первыхъ, генералъ такой то, будучи Командующимъ Войсками вмъстъ съ тъмъ былъ облеченъ исключительными полномочіями, какъ администраторъ, на основаніи положенія объ усиленной охранъ, а кое-кто и злоупотреблялъ своей властью, превышая ее, такъ какъ вналъ, что его распоряженія будутъ выполнены безпрекословно. Представитель же революціонной власти новой молодой Россіи находилъ, что исключительныя полномочія не должны имътъ мъста и примънятьея не только во вредъ, но даже и для частичнаго блага отдъльныхъ лицъ, и что граждане должны привыкать къ принципу раздъленія власти и проведенія въ жизнь начала правъ, а не произвола начальства, хотя бы и самаго благожелательнаго.

Громаднымъ вопросомъ былъ вопросъ труда и регулированія его оплаты. Здёсь приходилось войти въ сношенія какъ съ представителями Совёта Рабочихъ Депутатовъ, такъ и съ профессіональными союзами. Равнымъ образомъ и заводскіе комитеты отдёльныхъ предпріятій входили въ постоянное общеніе съ Командующимъ Войсками,

въ особенности въ предпріятіяхъ, работающихъ на оборону, а тѣмъ болъе предпріятіяхъ военнаго въдомства.

Было бы слишкомъ долго разсказывать объ этихъ отношеніяхъ и постоянныхъ требованіяхъ организованныхъ и неорганизованныхъ рабочихъ. Да и вопросъ этотъ слишкомъ спеціальный, чтобы въ бъглыхъ замъткахъ, которыми являются предполагаемыя главы, освътить его во всей полнотъ и широтъ, какового освъщенія онъ заслуживаетъ.

Я ограничусь только одной жанровой картинкой. первой пришедшей мив на память, но характерной.

Дѣло идеть объ обмундировальной мастерской интендантскаго вѣдомства.

Уже нѣсколько требованій объ увеличеніи нормъ оплаты труда и сокращеніи рабочаго дня были удовлетворены, и нормы эти доведены до такой степени, что работы стали слишкомъ дорогими для казны и обременительными для народнаго бюджета. Сдѣлано это при благосклонномъ содѣйствіи особой согласительной комиссіи, выработавшей эти нормы.

Однажды приходять ко мнѣ представители заводскаго комитета этой мастерской и говорять, что рабочіе и работницы этой мастерской постановили обратиться ко мнѣ съ просьбой выдать комитету ссуду въ сто тысячъ рублей для заготовки дровъ для рабочихъ. Ссуда будеть погашаться вычетами изъ ежемѣсячныхъ получекъ по 20% взятой ссуды.

Время, дъйствительно, тяжелое. Дрова дороги. Заготовить ихъ каждему въ отдъльности, въ особенности, не имъя свободной наличности, нътъ возможности. Надо помочь.

Переговорилъ я со своими помощниками. Оказалось, что имъются свободныя средства, изъ которыхъ просимую ссуду можно дать. Я разръшилъ, и на слъдующій же день начальнику мастерской была выдана необходимая сумма для заготовки для рабочихъ дровъ при посредствъ заводскаго комитета, какъ было условлено съ рабочими во время предварительныхъ переговоровъ.

Но какъ только рабочимъ стало извъстно, что деньги для дровъ выданы, они немедленно пришли ко мнъ съ новыми предложеніями.

Представители заводскаго комитета заявили, что рабочіе просять выдать эти деньги по частямъ на руки для самостоятельной заготовки дровъ каждой семьей отдёльно.

Это уже новелла, и надо подумать. Я отказался дать немедленно отвёть.

Но часа черезъ два, при выходѣ изъ дома, я былъ окруженъ толпой рабочихъ и работницъ, которые настойчиво доказывали, что такой способъ распредѣленія ссуды наиболѣе практичный, ибо кое-кто уже заготовилъ дрова въ кредитъ и нужно расплатиться; другіе же смогутъ сдѣлатъ покупки по возамъ, по мѣрѣ привоза ихъ въ городъ, а для того, чтобы имѣтъ возможность сдѣлатъ выгодную покупку, иеобходимо имѣтъ наличныя деньги въ карманѣ.

Долго мы спорили. Наконецъ, я уступилъ. Не потому уступилъ, что толпа была настроена очень воинственно, особенно женщины, а потому, что послѣ долгихъ споровъ и разговоровъ для меня стало ясно, что это единственный способъ удовлетворить рабочихъ и избавить завѣдующаго мастерской отъ возможныхъ непріятностей.

И на слъдующій день деньги были розданы подъ круговой порукой всъхъ за правильность уплаты.

Прошелъ мъсяцъ. Я ничего не слышу о мастерской.

Вдругъ, приходять ко мит опять члены заводскаго комитета съ новой просьбой.

"Наступаеть осень. Все дорожаеть. Вычеть для уплаты долга слишкомъ великъ. Рабочіе просять сократить его до 10%."

Я обясниль имъ, что для нихъ сдѣлано все, что возможно, что рабочіе должны держать принятыя на себя обязательства, что я не могу сократить платежи, да, наконецъ, это будеть невыгодно и для самихъ рабочихъ, такъ какъ долгъ затянется.

Ушли. Черезъ недвли двв приходять вновь съ той же просьбой.

Дъло въ томъ, что въ рабочей средъ въ августъ поднимался вопросъ объ устройствъ забастовки протеста въ день созыва демократическаго совъщания въ Москвъ 12(25) августа. Киевский совътъ рабочихъ депутатовъ постановилъ такой забастовки не дълать. Между тъмъ, подъвліяниемъ большевистскихъ агитаторовъ, нъкоторыя фабрики, въ томъ числъ и обмундировальная мастерская, въ этотъ день забастовали.

Само собою разумъется, что при расчетъ начальникъ мастерской объявилъ рабочимъ вычетъ за прогульный день. Они остались недовольны и пришли ко миъ.

Разрѣшивъ, въ концѣ концовъ, послѣ долгихъ переговоровъ понизитъ вычетъ до 10%, я ни за что не согласился на возвратъ платы за прогульный день.

"Вы знаете, что Совъть рабочихъ депутатовъ, вашъ выборный органъ, постановилъ не бастовать въ этотъ день. Вы же ръшили забастовать, вопреки ясному и категорическому ръшенію вашихъ же

представителей. Если вы не уважаете своего представительнаго органа, то я, какъ представитель революціонной власти, долженъ поддерживать его авторитеть. Хотите поступимъ такъ. Идите въ совъть рабочихъ депутатовъ и заявите, что за прогульный день 12 августа, въ который вы бастовали, вопреки ръшенію Совъта, съ васъ удерживають плату. Если Совъть рабочихъ депутатовъ скажетъ, что вы поступили правильно, и что вамъ слъдуетъ заплатить, я немедленно отдамъ приказъ уплатить вамъ полностью."

Переминаются съ ноги на ногу.

"Нъть, мы не пойдемъ", неръшительно заявляють они.

"Да, почему же?" спрашиваю я ихъ.

"Мы уже тамъ были."

"Ну, и что же?"

"Да, намъ отказали", говорять они, потупя взоръ.

Я тоже отказаль имъ.

Не знаю, какъ дёло обстоить теперь. Я уёхалъ, но увёренъ, что они не оставять своихъ домогательствъ и, быть можеть добьются своего.

Я разсказаль здёсь только одинь эпизодь; но такими картинками изъ дёйствительной жизни этого періода я могь бы заполнить цёлые томы.

Коснусь своихъ скитаній по войскамъ округа.

Я видёль войсковыя части, представлявшіяся мнё въ полномъ порядкі, напоминавшія хорошо обученныя части времень нормальной жизни арміи, но, въ большинстві случаевь, надо къ стыду констатировать общее пониженіе воинской подготовки всёхъ частей.

Не будемъ доискиваться причинъ этого: ихъ много. Остановлюсь только на фактъ. Фронтъ жаловался, что тылъ не даетъ ему достаточныхъ подкръпленій, да и тъ, что приходятъ на фронтъ, въ огромномъ большинствъ, являются слабо обученными, не подготовленными къ бою.

И мнѣ, какъ Командующему Войсками Округа ближайшаго тыла, было особенно тяжело, ибо я не могъ выполнить той именно задачи, которую я поставилъ себѣ первой по вступленіи въ должность: давать хорошія и надежныя подкрѣпленія на фронтъ.

Было бы очень долго разсказывать о всёхъ поездкахъ по округу, котя въ нихъ много интереснаго. Разскажу только одинъ эпизодъ.

Это было въ Полтавв.

Я прівхаль туда вечеромь и отдаль распоряженіе, что вавтра въ

9 часовъ утра мною будеть произведенъ смотръ, для чего войска гарнизона должны быть собраны на указанномъ мъстъ.

Привыкнувъ быть аккуратнымъ, я отправился изъ гостинницы съ такимъ расчетомъ, чтобы ровно въ 9 часовъ быть на мъстъ.

Прівзжаю на автомобилв — никого.

Только съ разныхъ сторонъ начинають подходить отдёльныя партіи солдать, часто безъ офицеровъ къ м'всту сбора.

Я повхалъ прокатиться по Полтавъ. Былъ на Шведской могилъ. Былъ у памятника, воздвигнутаго на томъ мъстъ, гдъ Петръ I отдыхалъ послъ полтавской битвы, на горномъ берегу Ворсклы, откуда раскрывается величественный видъ на широкую долину.

Думалъ ли я тогда, что о Шведской могилъ мнъ придется вспоминать всего черезъ три мъсяца въ самомъ сердцъ Швеціи? Нътъ. Этого у меня не было и въ мысляхъ.

Такъ или иначе, я провель время, и только около 10 часовъ войска полтавскаго гарнизона были готовы къ смотру Командующаго Войсками, назначенному на девять.

Обошель ряды. Выправка оставляеть желать многаго.

Произвель ученіе отдільнымь частямь. Пестро. Містами ладно, містами нівть.

По окончаніи смотра, собраль весь гарнизонь тісной толиой вокругь себя и обратился къ нимъ съ річью, какъ дівлаль это обыкновенно при объйздів частей.

"Товарищи-воины-граждане! Вы помните, конечно, то время, когда при царскомъ правительствъ прівзжали командующіе войсками на смотръ. И если они назначали смотръ на 9 часовъ утра, уже съ семи часовъ всъ были въ сборъ и ждали прівзда его.

"Почему же теперь, когда въ первый разъ къ вамъ прівхалъ Командующій Войсками, поставленный новой революціонной властью, вы не были готовы въ назначенное время?"

Мив пришлось долго говорить о долгв, объ обязанностяхъ гражданина, надвленнаго всей суммой правъ.

"На насъ смотрить фронть. Съ тревогой оглядывается онъ назадъ и ждеть отъ васъ поддержки. Вы должны ее дать, ибо только тогда вы исполните свой долгь передъ родиной и докажете свою дъйствительную любовь къ свободъ и молодой Россіи."

"Ура" молодой свободной Россіи было подхвачено дружно, и казалось, что предо мной стояли воины-граждане.

Но когда на трибуну взошелъ ими же сами выбранный военный

комиссаръ и началъ говорить имъ о долгѣ, съ заднихъ рядовъ раздались громкіе крики:

"Не будемъ воевать! Требуйте скоръе заключенія мира!" Не долго оставались посль этого мы здъсь, среди войскъ.

Нѣсколько словъ сказалъ опять я. Нѣсколько — пріѣхавшій вмѣстѣ со мной правительственный военный комиссаръ Киріенко, соціалъдемократъ, членъ государственной думы второго созыва, годами каторги доказавшій свою люборь къ народу, и мы ушли, огорченные всѣмъ пережитымъ.

Гарнизонъ былъ уже сильно обольшевиченъ. Это была, правда, середина сентября.

Что этотъ городъ и гарнизонъ находились во власти большевиковъ, мы знали и мы получили этому новыя доказательства.

Я говорилъ выше, въ одной изъ первыхъ главъ, объ арестныхъ устремленіяхъ революціонной демократіи, проявившихся во многихъ мъстахъ.

Въ первые дни революціи въ Полтавѣ были арестованы жандармскіе офицеры. Арестованы они были по постановленію мѣстнаго Исполнительнаго Комитета.

Образованная распоряженіемъ Временнаго Правительства губернская комиссія въ началів августа освободила ихъ, не найдя состава преступленія. Но какъ только они вышли на свободу съ тімъ, чтобы убхать въ Кієвъ по місту назначенія въ резервъ, какъ въ ту же ночь, по постановленію Совіта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ города Полтавы, они были вновь арестованы.

Губернскія власти мнѣ немедленно телеграфировали объ этомъ, и я послалъ въ отвѣтъ телеграмму и властямъ и Совѣту о необходимости немедленаго освобожденія ихъ и отмѣны незаконнаго ареста.

Никакихъ результатовъ, и, когда въ сентябрѣ мы прівхали въ Полтаву, несчастные офицеры еще сидѣли въ заключеніи только потому, что они были жандармами.

Послѣ смотра, мы съ Киріенко отдали распоряженіе, подписанными нами обоими, объ освобожденіи всѣхъ арестованныхъ и отправленіи ихъ въ Кіевъ.

Каково же было наше удивленіе, когда они всетаки не добхали до Кіева. Оказалось, что хотя ихъ и выпустили, но до Кіева не довезли.

Начальникъ гарнизона, зная настроеніе Совъта, ръшилъ, освободивъ ихъ, доставить въ Кіевъ подъ конвоемъ, и для сопровожденія ихъ назначилъ нарядъ солдать подъ командой надежнаго офицера. Но на одной изъ промежуточныхъ станцій въ вагонъ, въ которомъ они вхали, ворвалась боевая рабочая дружина и потребовала возвращенія ихъ, согласно постановленію полтавскаго Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ.

Офицеръ сначала предполагалъ сопротивляться; но потомъ рѣшилъ, что это безполезно. Вывелъ ихъ всѣхъ и съ обратнымъ поѣздомъ отправился назадъ, сохранивъ такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ, жизнь этимъ офицерамъ.

Онъ хотвлъ послать мив телеграмму о происшедшемъ, но отъ него не приняли телеграммы и ему пришлось командировать одного изъ солдать съ донесеніемъ мив.

Несмотря ни на мои телеграммы, ни на телеграммы Военнаго Комиссара Киріенко, полтавскій Совіть не освободиль захваченныхь имъ офицеровъ.

Таково было уваженіе органовъ революціонной демократіи къ представителямъ Временнаго Революціоннаго Правительства! И такова была полнота власти Командующаго Войсками!

Грустно это констатировать, но это было такъ.

## VIII. НАЦІОНАЛИЗАЦІЯ ВОЙСКЪ. — ВЪ ЧАСТНОСТИ УКРАИНИЗАЦІЯ ТАКОВЫХЪ.

Я подхожу къ самымъ трагическимъ переживаніямъ моимъ за восемь мѣсяцевъ работы въ революціонный періодъ, работы интенсивной и полной самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній

Трагизмъ положенія заключается въ томъ, что какъ соціалистьреволюціонеръ я являюсь сторонникомъ самоопредёленія народностей, самой широкой автономіи и федеративнаго строя будущей Россіи.

Какъ человъкъ съ ранняго дътства живущій въ Кіевъ и всъми фибрами души моей связанный съ Украйной и имъющій тамъ среди лучшихъ общественныхъ дъятелей Украины личныхъ друзей, я, конечно, являюсь сторонникомъ самостоятельнаго развитія Украины и вхожденія ея въ федерацію свободныхъ народовъ Россіи, какъ равнаго члена.

И при такихъ условіяхъ мнѣ пришлось выслушивать упреки, какъ

гасителя украинскаго духа, противника національнаго развитія Украины!

И все произошло отъ того, что я считалъ и продолжаю считать и до настоящаго времени вреднымъ для общаго дѣла свободы немедленную въ то время націонализацію арміи, украинизацію войска.

Какъ то въ первые дни революціи ко мнѣ, какъ военному комиссару, приходять три офицера и на украинскомъ языкѣ говорять прибливительно слѣдующее:

"Мы составили организаціонный комитеть по формированіи украинскаго войска. Мы просимь вась быть почетнымь членомь нашего комитета и содійствовать этому ділу".

Такъ вкрадчивымъ тономъ говорилъ отъ имени делегаціи подпоручикъ Михновскій.

Я поблагодариль за оказанную мив честь приглашениемъ въ почетные члены, но отказался отъ принятія такого званія, находя, что въ демократической странв, каковой вотъ уже ивсколько дней является Россія, не можеть и не должно быть мвста почетнымъ должностямъ. Но я согласенъ вступить въ комитеть рядовымъ членомъ, твмъ болве, что основной мысли его я сочувствую.

Я объщаль оказать всяческое содъйствіе организаціи украинскаго войска, но при одномъ только условіи, чтобы войско это было добровольческое, и чтобы въ формируемые украинскія части не поступали солдаты, уже находящіеся въ рядахъ арміи, кромъ, конечно, необходимыхъ кадровъ.

Делегаты вполнъ согласились со мной, сказали, что именно такова была и ихъ мысль, и мы разстались.

Долгое время я ничего не слышаль объ этомъ комитеть и его дъятельности; но я не придаваль этому никакого значенія, такъ какъ въ это время ко мнъ приходили делегаты отъ различныхъ національностей съ такими же предложеніями, но ничего изъ этого не выходило.

Въ началъ апръля, всю первую половину его я былъ на фронтъ. Только 18 апръля (1 мая) я возвратился домой и сидълъ въ родной семъв, отдыхая отъ поъздки и дълясь впечатлъніями.

Вдругъ, вечеромъ раздается звонокъ по телефону. Членъ Исполнительнаго Комитета Совъта солдатскихъ депутатовъ звонитъ и говоритъ, что мое присутствіе необходимо, и что онъ немедленно въ автомобилъ ъдеть за мной.

"Хорошо, буду ждать!" отвичаю л.

Черезъ нъсколько минуть прівзжаеть онъ взволнованный и раз-

сказываеть, что сегодня группа дезертировъ изъ распредѣлительнаго пункта, — тысячи четыре человѣкъ, — вышла на улицу и, во главѣ съ избраннымъ ими командиромъ полка, штабсъ-капитаномъ Путни-комъ-Гребнюкомъ, направились ко дворцу (Въ это время Исполнительные Комитеты помѣщались уже въ освободившемся дворцѣ), и они заявили требованіе признать ихъ "Первымъ Украинскимъ имени Гетмана Богдана Хмельницкаго полкомъ".

Совъть солдатскихъ депутатовъ занялъ въ этомъ отношеніи совершенно непримиримую позицію и находилъ невозможнымъ такой способъ организаціи украинскаго войска. Тогда "полкъ" вызвалъ генерала Ходоровича, и тотъ, чтобы выйти какъ нибудь изъ положенія, предложилъ собравшимся выбрать делегатовъ и вмѣстѣ съ ними и Исполнительнымъ Комитетомъ обсудить вопросъ.

Вотъ на это импровизпрованное собраніе меня и вызвали такъ экстренно.

Когда я вошель въ залъ, онъ былъ полонъ народа. Главнымъ образомъ, были делегаты-украинцы изъ импровизированнаго полка.

Добрую половину мъстъ занимали люди, украшенные желто-голубыми лентами съ лица недоброжелательными, но далеко не всъ съ ярко выраженными украинскими національными чертами. И если бы не желто-голубыя ленты, я не считалъ бы, что я присутствую на собраніи украинцевъ.

Дебатировался вопросъ о признаніи собравшиххся случайно въ Кіевъ четырехъ тысячъ солдать, по преимуществу дезертировъ, полкомъ.

Само собою разумъется, что этого допустить никоимъ образомъ было нельзя.

Въдь, это создавало прецеденть. И волна дезертирства пошла бы большая подъ предлогомъ формированія національныхъ полковъ.

Центральная украинская рада (о ней ниже), — сконструировавтійся уже органь въ крат, — вынесла следующую резолюцію.

Она признавала несвоевременнымъ формированіе теперь же особаго украинскаго войска, однако считала необходимымъ данную группу солдать признать полкомъ и считаться съ этимъ, какъ съ фактомъ.

На настоящемъ собраніи мивнія раздвлились. Большинство, — всв заинтересованные въ этомъ признаніи делегаты "полка" считали необходимымъ признать полкъ сформированнымъ; меньшинство — не находило этого возможнымъ.

Чтобы выйти изъ положенія, я взяль слово.

Я напомниль присутствовавшимь здѣсь членамь организаціоннаго комитета, настаивавшимь на признаніи, о тѣхъ условіяхъ, которыя были нами приняты при первомъ ихъ посѣщеніи меня по вопросу о формированіи. И я предложиль имъ слѣдующее.

"Завтра же я повду къ генералу Брусилову и попрошу его утвердить формирование полка на следующихъ основанияхъ. Изъ солдатъ и офицеровъ набирается необходимый кадръ, и полкъ пополняется волонтерами, не обязанными военной службъ; всъ же остальные немедленно отправляются на фронтъ. Вмъстъ со мною повдутъ какъ представители организаціоннаго комитета, такъ и представители "полка" вмъстъ съ полковымъ командиромъ."

На этомъ, повидимому, согласились, и мирно всѣ разошлись.

Но это только, повидимому.

Когда я на слѣдующій день пришелъ къ отходу повзда въ Каменецъ, ни членовъ организаціоннаго комитета, ни делегатовъ не было.

И я повхаль одинь.

Какъ я ожидалъ, генералъ Брусиловъ немедленно согласился на мое предложение и разръшилъ не только формирование "I-го украинскаго имени гетмана Богдана Хмельницкаго полка", но и на формирование запаснаго полка на тъхъ же основанияхъ.

Немедленно было мною сообщено объ этомъ въ Кіевъ, и были отобраны кадры.

Но напрасно вы стали бы искать на фронть всых оставшихся вны кадровь этих украшенных національными эмблемами защитниковь Украины, которой, къ слову сказать, угрожаль сильный врагь. Ихъ не было тамъ, они туда не пошли, а разбыжались по деревнямъ, кто безъ билетовь, а кто съ билетомъ новоявленнаго командира.

Кстати о командирѣ полка Путникѣ-Гребенюкѣ.

Когда вопросъ о формированіи полка быль поставлень серьезно, то кадровые чины, отобранные для формированія полка, сами арестовали его и привели его ко мнѣ для отправки на фронть.

И я отправиль его въ сопровождении офицера.

А онъ не съумѣлъ красиво уйти. Онъ, уходя, сказалъ мнѣ, что вполнѣ согласенъ со мной по вопросу о ненужности такихъ формированій.

А полкъ продолжалъ формироваться; но къ сожалвнію въ него вливались вмісто добровольцевъ, не обязанныхъ службой, все тв же самовольно отлучившіеся съ фронта и тыла, которые были при первыхъ попыткахъ самочиннаго формированія.

Сколько разъ новый командирь этого полка приходиль ко мив жаловаться, что онъ не можеть ничего подвлать, и что онъ не знаеть, какъ выпутаться изъ этого труднаго положенія, въ которое онъ попаль.

Полкъ быль укомплектованъ, но такъ какъ я настаивалъ на выполненіи организаціоннымъ комитетомъ своихъ обязательствъ, я не могъ дать согласія на признаніе именно этого состава полка полкомъ.

Наступила половина мая. Прівхаль военный и морской министръ Керенскій, и мы повхали съ нимъ въ ставку Брусилова. Съ нами вмъсть вывхали представители Центральной Украинской Рады, Организаціоннаго Комитета и вновь избраннаго на войсковомъ украинскомъ съвздъ Украинскаго Войскового Генеральнаго Комитета. Они вывхали, чтобы вмъсть съ Керенскимъ выяснить вопросъ объ этомъ полку и о дальнъйшихъ формированіяхъ.

Довольно долго шла наша бесъда.

Я настаиваль на томъ, что нужно оставаться на той формулъ формированія украинскихъ войскъ, которая была уже принята, т. е. добровольческихъ комплектованій. И, поэтому, полкъ, сформированный не такъ, не долженъ быть признанъ полкомъ. Керенскій призналь возможнымъ считаться съ фактомъ и утвердить этотъ полкъ. Что же касается до дальнъйшихъ формированій, то таковыхъ до окончанія войны и ръшенія Учредительнаго собранія быть не должно.

Членомъ Генеральнаго Комитета было внесено предложеніе, чтобы украинцы изъ тыловыхъ частей направлялись въ опредъленные, напередъ назначенные для "украинизаціи" корпуса. Я поддержаль это предложеніе и оно было принято. Сдълано только ограниченіе, чтобы не трогать для этого частей ближайшаго тыла, т. е. Кіевскаго и Минскаго округовъ.

На этомъ и согласились.

Кажется, все ясно и просто. Но не туть то было.

Наступало очень тяжелое время. Въ началѣ іюня Керенскій въ поѣздкѣ по Юго-Западному фронту сдѣлалъ героическія усилія, чтобы двинуть войска впередъ. Ему это удалось, несмотря на усиленную въ это время пропаганду большевиковъ.

Но онъ дъйствоваль со всей горячностью, потому что онъ върилъ, что этимъ натискомъ онъ приближалъ народы къ миру.

Вѣдь, именно въ это время были сконцентрированы на сѣверѣ Франціи французскія и англійскія войска, и начались удачныя дѣйствія.

И если бы въ это время удался натискъ на русскомъ фронтв, то близость конца войны была бы неминуема.

Силы сопротивленія им'вють свои преділы, и удачный натискь на всіхть фронтах привель бы тому, что Центральныя державы вынуждены были бы принять протянутую руку. И если, конечно, ихъ нельзя было довести до того, чтобы имъ диктовать условія мира, — да это и не нужно, и не къ этому стремится демократія, — то можно было заставить приступить къ переговорамъ для заключенія дійствительно демократическаго мира безъ побідителей и побіжденныхъ.

Началось наступленіе 18 іюня (1 іюля). Началось сильно и красиво, и натискъ быль великъ. Нужно было давать подкръпленія. И воть въ это время, когда ръшались вопросы мира, когда дълались послъднія героическія усилія для того, чтобы сломить упорство долго готовившагося къ этой войнъ противника, въ это время я не могь послать ни одного солдата на подкръпленіе дъйствующей и такъ нуждавшейся чъ подкръпленіяхъ арміи. И въ ряду причинъ, лишившихъ меня возчожности выполнить свой долгъ гражданина въ это отвътственное передъ народомъ и исторіей время, была "украинизація" войскъ, проводившаяся въ это время явочнымъ порядкомъ и большою настойчивозтью.

Чуть только я посылаль въ какой-либо запасный полкъ приказъ высылкъ маршевыхъ роть на фронть въ подкръпленіе тающихъ молковъ, какъ въ жившемъ до того времени мирною жизнью и не думавшемъ объ украинизаціи полку созывался митингъ, поднималось украинское желто-голубое знамя и раздавался кличъ:

"Підемъ підъ українськимъ прапоромъ" (пойдемъ подъ украинскимъ знаменемъ).

И затемъ ни съ места. Проходять недели, месяцъ, а роты не двигаются ни подъ краснымъ, ни подъ желто-голубымъ знаменемъ.

И это въ то время, когда именно на границѣ Украины идутъ бои, и самой Украинѣ угрожаеть опасность быть занятой.

Такъ и не удалось мит двинуть подкртиленія, и войска, истомленныя боемъ и за короткое время продвинувшіяся впередъ, но не могшія пойти дальше за недостаткомъ силъ, остановились.

Такъ было во второй половинѣ іюня (начало іюля по н. с.), а черезъ три недѣли они отступили, и началось повальное бѣгство съ сдачей всѣхъ не только сейчасъ занятыхъ позицій, но и болѣе раннихъ.

Когда-нибудь исторія вскроеть причины этого ужаснаго погрома. А пока любопытно указать на нѣкоторыя странныя совпаденія.

Въ ряду добивавшихся украинизированія были толпы дезертировъ, объединившихся подъ видомъ формированія полка имени гетмана Полуботка.

Началось это "формированіе" еще въ май місяці. Но и къ іюлю ие удалось ихъ отправить на фронть.

И воть, когда въ Петроградѣ было знаменитое іюльское выступленіе большевиковъ (3-5 іюля ст. ст.), въ это самое время "полуботьковцы" въ Кіевѣ дѣлають свое выступленіе 5 іюля, тоже съ цѣлью захата власти.

А черезъ нъсколько дней начинается отступленіе войскъ подъ натискомъ сильнаго врага.

## IX. СОГЛАШЕНІЕ ВРЕМЕННАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ РАДОЙ.

Въ первые дни революціи ко мий обратился одинъ пріятель украинецъ и оть имени своего и своихъ товарищей, а также и жены высланнаго, съ просьбой содійствовать возвращенію въ Кієвъ высланнаго еще въ началі войны въ Сибирь, загімъ переведеннаго въ Симбирскъ, и, наконецъ, ко времени революціи оказавшагося въ Москві, украинскаго діятеля, профессора Михаила Сергівевича Грушевскаго.

Я, конечно, пошель навстрвчу этому желанію, и не только изъ любезности къ моему пріятелю и женв профессора, но и потому, что самую высылку въ административномъ порядкв считаль незаконной и нецвлесообразной. И я приняль всв мізры къ скорвищему освобожденію оть запрета и возвращенію Грушевскаго въ Кіевъ.

Съ прівздомъ его началась организаціонная работа на Украинв. Быстро съорганизогалась группа людей, составившихъ кружокъ для объединенія возможно широкихъ круговъ украинцевъ вокругъ идеи самоопредвленія украинскаго народа и для борьбы за автономію.

Эта группа лицъ приняла названіе Центральной Украинской Рады и проявила колоссальную д'ятельность. Она развила широкую агитацію въ народ'я, созывала съ'язды украинскихъ работниковъ, — то кооперативовъ, то крестьянъ, то рабочихъ, а то и войсковой съ'язды.

Отсюда черпала она силы, и представители всѣхъ украинскихъ организацій послѣ каждаго съѣзда оставляли въ нѣдрахъ Рады слѣдъ въ видѣ многихъ представителей.

Работа Рады была обширна и почтенна.

Жаль только, что она какъ-то съумёла сразу отмежеваться отъ всероссійской демократіи, Советовъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ и Исполнительнаго Комитета, представлявшихъ въ своемъ лице значительныя массы неукраинской демократіи, составляющей, пожалуй, мёстами даже численное большинство въ городахъ.

Рада сразу стала на какую-то исключительно націоналистическую позицію и заподозрѣла, конечно, безъ достаточныхъ основаній, россійскую революціонную демократію въ несочувствіи принципу національнаго самоопредѣленія и чуть ли не въ стремленіи продолжать руссификаторскую политику печальной памяти царскаго правительства.

Укрѣпленію такого взгляда способствовало движеніе въ направленіи украинизаціи войскъ и противодъйствіе этому въ данный моменть со стороны россійской демократіи края, а также и то, что въ отвѣтъ на домогательства нѣкоторыхъ группъ украинцевъ-самостійниковъ полнаго отдѣленія россійская революціонная демократія, и въ лицѣ мѣстныхъ ея органовъ и въ лицѣ Временнаго Правительства, — всегда отвѣчала одно и то же:

"Подождите Учредительнаго Собранія. Этоть хозяинь вемли русской дасть свой отвъть. И каково будеть его ръшеніе, такь и будеть".

Долгое время между Радой и Исполнительнымъ Комитетомъ происходили какъ бы споры мѣстничества, кому править краемъ. И вмѣсто того, чтобы подойти обѣимъ сторонамъ просто и прямо и договориться о методахъ и путяхъ совмѣстной работы, обѣ стороны молчали и только были недовольны одна другой.

Если подозрительность Рады питалась настроеніемъ россійской демократіи отложить рівшеніе вопроса до Учредительнаго Собранія, то, съ другой стороны, россійская демократія чувствовала, что въ украинскомъ національномъ движеніи рядомъ съ украинской демократіей работають и узкіе націоналисты и даже шовинисты. А косвеннымъ подтвержденіемъ этому явились такія надписи, появлявшіяся иногда на украинскихъ знаменахъ: "Хай живе вільна Украина безъ жидівъ и ляхівъ". (Да здравствуетъ Свободная Украина безъ евреевъ и поляковъ.)

Такое разногласіе между двумя руководящими органами продолжалось довольно долго.

Ни представители Исполнительнаго Комитета не шли въ педагогическій музей (штабъ квартира Рады), ни представители Рады не шли во дворецъ (штабъ квартира Исполнительнаго Комитета и всёхъ Сов'ятовъ).

Наконецъ рѣшено было избрать нейтральную почву для встрѣчи двухъ сторонъ — плесъ нѣкогда широкаго Днѣпра. Устроилась прогумка на пароходѣ, общій ужинъ на немъ и общая бесѣда.

Такъ была сдълана попытка сговориться.

Многаго, конечно, отъ такого метода общенія не получилось, но все же, повидимому, быль положень мость.

Правда, голова Рады, главная пружина ея, Грушевскій, почему-то не нашель возможнымъ принять участіє въ этой прогулкі, несомнівню носившей политическій или, візрніве, дипломатическій характерь.

Но такъ или иначе, мъстные кругн, украинскіе и неукраинскіе, смогли во время этой прогулки, если не сговориться, то хоть немного познакомиться, подойти другь къ другу.

Послужило ли это прочному сближенію и объединенію двухъ демократій трудно сказать. Пожалуй, скорый ныть, такъ какъ, напримыръ, во время выборовь въ городскую думу партійные товарищи, россійскіе и украинскіе соціалисты-революціонеры, шли по двумъ различнымъ спискамъ. Тоже и соціаль-демократы.

Тъмъ не менъе, время шло.

Украинская Рада перешла отъ культурной объединительной работы къ созданію политической власти въ крав.

Надо сказать, что для культурно-организаціонной работы у Украинской Рады была реальная база въ вид'в широко развитой коопераціи м'встами построенной на національной основ'в.

Я помню второй всероссійскій кооперативный съёздь въ Кіевё въ 1913 году. На немъ рёзко обозначалось украинское теченіе въ россій ской коопераціи, и въ шутку съёздъ этоть называли борьбой Москвы съ Кіевомъ. И здёсь, во время этого съёзда, выяснилось, что въ украниской деревнё кооперація, привитая мёстами совсёмъ не прогрессивными силами, имёсть большое развитіе, и въ кооперативныхъ силахъ объединительная работа Рады сможеть найти точки опоры и поддержку.

Не то въ области политическаго строительства.

Тъмъ не менъе, Рада приступила въ организаціи врасвой власти

въ лицѣ Генеральнаго Секретаріата, представлявшаго кабинеть министровъ будущей Украины, каковой было желательно Радѣ провести теперь же.

Учитывая моменть и не желая вести борьбу съ захватными стремленіями нѣкоторыхъ изъ дѣятелей Украины, Временное Правительство рѣшило вступить въ переговоры съ Радой для того, чтобы выяснить возможные пути соглашенія и разрѣшить вопросы мирнаго сожительства разныхъ народностей, населяющихъ территорію Украины.

Подпочва въ этому была подготовлена знаменитой прогулкой въ лунную ночь, о которой я разсказываль выше, такъ какъ и во время прогулки и въ дальнъйшихъ переговорахъ послъ нея выяснялся вопросъ о возможности вхожденія въ Раду представителей національныхъ меньшинствъ.

Именно въ это время Временное Правительство рѣшило командировать трехъ министровъ, — Керенскаго, Церетелли и Терещенко, — для установленія началъ соглашенія съ Радой и проведенія въ жизнь этого соглашенія.

Если не ошибаюсь, первое и второе іюля (14-15) были днями, когда въ Кіевъ происходили переговоры и состоялось, наконецъ, соглашеніе.

Прибывшіе министры вели переговоры отдёльно съ россійской демократіей и ея представителями, съ другой — съ Радой.

Трудная эта была задача, ибо вопросъ приходилось рѣшать въ атмосферѣ недовѣрія, которымъ въ отношеніи россійской демократіи пропитаны, если не всѣ, то многіе изъ представителей Рады.

Очень жаль, что переговоры велись отдёльно, какъ бы съ двумя тяжущимися сторонами, а не на общемъ собраніи делегатовъ той и другой сторонъ, или, что еще лучше, пленумовъ объихъ сторонъ.

Но тымъ не меные, переговоры все же привели къ желанному концу, и состоялось соглашение, по которому въ составъ Рады входятъ въ опредъленной пропорци (кажется 30%), представители національныхъ меньшинствъ.

Что касается Генеральнаго Секретаріата, то въ составъ его тоже включены были представители меньшинствъ, и нѣкоторыя отрасли временно, до Учредит. Собранія, изъяты изъ круга непосредственнаго вѣдѣнія Секретаріата; къ такимъ отраслямъ относятся, напримѣръ, военное дѣло, и въ соглашеніи указано, что секретаря по военнымъ дѣламъ бытъ не должно, такъ какъ военное дѣло представлено заботамъ исключительно центральной власти.

Такъ, усивкомъ уввичалась попытка соглашенія, и временно наступиль въ этомъ отношеніи ладъ и покой.

Я указаль выше въ предыдущей главъ на выступленіе такъ называемыхъ "полуботьковцевъ" для захвата власти.

Слёдуеть отмётить, что вёроломное и неудавшееся выступленіе произошло черезъ день-два послё того, какъ состоялось указанное соглашеніе.

Чья-то темная рука хотёла скомпрометировать одновременно и общероссійское и украинское дёло...

## Х. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА СРЕДИ СОЛДАТЬ.

Когда останавливаешься мыслью надъ вопросомъ, чёмъ объяснить успёхъ большевистской пропаганды, то кажется, что причина этого кроется не только въ малой сознательности народныхъ массъ, трусливости многихъ и общемъ утомленіи войной.

Нъть, не только въ этомъ.

Мит кажется, что главной причиной является дробность политическихъ партій въ Россіи, стремленіе не къ объединенію, а, напротивъ, разъединенію, раздѣленію.

Возьмемъ хотя бы наши соціалистическія партіи. Россійскіе соціалисты еще до войны были разбиты на двѣ большія группы (соціальдемократы и соціалисты-революціонеры). Упомянемъ еще отколовшуюся въ первую пору революціи отъ соціалистовъ-революціонеровъ группу народныхъ соціалистовъ. И каждая изъ этихъ партій имѣла два крыла: меньшевики и большевики среди соціаль-демократовъ, и минималисты и максималисты среди соціалистовъ - революціонеровъ. Кромѣ того, каждое изъ этихъ подраздѣленій имѣло свои національныя группы, часто далеко отходившія отъ общаго партійнаго центра.

Война внесла еще новыя подраздёленія. Въ каждой партіи появились группы такъ называемыхъ оборонцевъ или, какъ ихъ презрительно называли, "соціалъ-патріотовъ".

И котя въ настоящее время партія, скажемъ, соціалъ-демократовъ офиціально разд'вляется на меньшевиковъ-оборонцегъ, меньшевиковъ-интернаціоналистовъ и большевиковъ, но, въдь, это разд'вленіе не вполн'в точно. Даже и среди большевиковъ им'вются свои оборонцы: я

знаю ихъ. И развѣ выступленіе нынѣшняго верховнаго главнокомандующаго, рѣшающагося брать на себя отвѣтственность за заключеніе сепаратнаго мира, прапорщика Крыленко на съѣздѣ Юго-Западнаго фронта не носило оборонческій характеръ?

А агитація большевиковъ передъ послѣднимъ выступленіемъ для захвата власти? Вѣдь, для привлеченія на свою сторону массъ имъ надо было создать легенду о томъ, что Временное Коалиціонное Правительство "Хочеть сдать Петроградъ". Это ли не оборонческая позиція?

Нужды нътъ, что они, защищая отъ сдачи Петроградъ, сдали всю Россію; но, въдь, выступали то они и пробирались къ власти подъфлагомъ обороны.

Итакъ, мы видимъ, что среди политическихъ партій, и безъ того раздробленныхъ еще до войны, во время войны раздѣленіе пошло дальше.

Воть въ этомъ раздробленіи, часто слишкомъ искусственномъ, я и вижу одну изъ важныхъ причинъ успѣха большевистской пропаганды.

Когда произошла революціи, и надъ страдавшей долго подъ гнетомъ старой власти Россіей взошла заря свободы, единый порывъ, единое чувство овладѣло всѣми, и не было споровъ, распрей и раздоровъ. Всѣ жили одной вѣрой въ лучшее будущее и надѣялись на укрѣпленіе началъ свободы и права на русской землѣ.

И въ это время для большевистской пропаганды не было мѣста, не находилось почвы.

Но вскоръ по сконструированіи Комитетовъ и переходъ власти въ руки общественныхъ организацій началось разслоеніе, начались партійныя группировки, часто слишкомъ дробныя и просто непонятныя.

Но политическое сознаніе въ широкихъ народныхъ массахъ и среди обывателей развито не было. Масса остановилась передъ вопросомъ куда примкнуть, гдѣ правда?

И въ своихъ исканіяхъ обращались къ политическимъ дѣятелямъ, стараясь при ихъ посредствѣ самоопредѣлиться и найти тотъ лозунгъ, который ведетъ къ правдѣ жизни.

Вотъ тутъ большевики съ своей агитаціей въ пользу мира, — эти новоявленные непротивленцы, — нашли благодарную почву.

Въ самомъ дѣлѣ, усталость съ одной стороны и животный инстинкть страха съ другой — все это влекло въ сторону отъ войны. Но, вѣдь, просто отказаться отъ защиты молодой свободной отнынѣ Россіи какъ то неловко. А большевики подъ этоть отказъ подводять идеологическіе

и столь понятные устои: "Война, моль, не наша. Вы проливаете свою кровь въ интересахъ буржуазіи. И не только своей, но и буржуазіи всёхъ странъ", и такъ дале, и такъ дале.

Ясно, что такіе предпосылки, такое оправданіе инстинкту самосохраненія было на руку многимъ. И они самоопредвлялись въ сторону большевизма, по элементарному закону механики: идти по линіи наименьшаго сопротивленія.

Нужды нътъ, что они сохраняли себя только на сегодняшній день, забывая о завтрашнемъ. Но не даромъ говорится въ писаніи: "Довлъеть дневи злоба его".

Такова, мит кажется основная причина усптха большевиковъ, и онъ сказывался обольшевичениемъ Совтовъ и Комитетовъ.

Если первый Совёть войскъ кіевскаго гарнизона, избранный при общемъ подъемё, и далъ довольно однородный составъ и группу политическихъ дёятелей, преданныхъ интересамъ революціи и народа, то второй составъ его, избиравшійся подъ флагомъ большевизма и украинизаціи штыка, въ основё стоявшей рядомъ съ большевизмомъ, былъ уже значительно пониженъ. Достаточно сказать, что та воинская часть, которая дала такого виднаго политическаго работника, соціалъ- демократа меньшевика-интернаціоналиста, какъ до глубины души преданный революціи солдатъ Таскъ, на вторыхъ выборахъ вмёсто него прислала неграмотнаго солдата, конечно, не могущаго разобраться во всей сложной ситуаціи момента и готоваго голосовать за очереднымъ крикуномъ.

Но если указанныя выше причины имѣли, по моему мнѣнію, огромное вліяніе на развитіе и распространеніе большевизма въ рядахъ арміи и среди рабочихъ, то въ войскахъ и особенно на фронтѣ дѣлу большевиковъ, развившихъ, кстати сказать, большую агитаціонную энергію, помогла еще волна добровольцевъ, ставшихъ большевиками послѣ перваго марта, потому что имъ некуда было дѣваться, и потому что нужно было вымѣстить злобу противъ новаго строя и его дѣятелей.

Я говорю о полицейскихъ и жандармахъ, выгнанныхъ съ своихъ мъсть и послъ этого всюду гонимыхъ.

Имъ, этимъ несомнѣнно обиженнымъ новымъ порядкомъ и революціей людямъ, конечно, нужно было завоевывать позиціи и становиться въ ряды борцовъ за народное право подъ видомъ большевизма.

И нъть ничего удивительнаго, что среди вожаковъ большевизма на фронтъ мы находимъ такъ много бывшихъ городовыхъ и жандармовъ.

Каждое сообщеніе объ отказѣ, подъ вліяніемъ большевистской пропаганды, идти на фронть заканчивалось обыкновенно такъ: "Предсѣдателемъ полкового совѣта былъ бывшій жандармъ", или "Главнымъ руководителемъ солдатскихъ массъ оказался бывшій городовой", или "Выданы главные виновники мятежа, среди нихъ много городовыхъ и жандармовъ".

И наиболье яркую позицію въ смысль проповыди идей большевизма и призыва къ какимъ нибудь насильственнымъ дыйствіямъ занимали обыкновенно эти полицейскіе агенты стараго строя.

Повторяю, большой ошибкой новой власти было расформированіе общей полиціи. Она послужила бы дёлу порядка и охраненія личной безопасности гражданъ и не явилась бы, въ качестві обиженныхъ, ферментомъ, вызывающимъ броженіе среди солдатскихъ массъ.

А, вёдь, массы то эти въ общемъ мирныя и къ насильственнымъ лёйствіямъ не склонны.

Вспоминаю одинъ маленькій эпизодъ изъ недавняго прошлаго. Я таль изъ Кіева въ Бердичевъ. Какъ Командующій Войсками, таль я въ отдъльномъ вагонт.

Ночью слышу, какъ на одной изъ маленькихъ станцій толпа солдать шумно добивалась отъ проводника, чтобы тотъ пустиль ее въ вагонъ. Тщетно онъ доказывалъ, что вагонъ этотъ служебный. Толпа домогалась. Особенно громко раздавался голосъ солдата, настойчиво доказывавшаго ихъ право войти именно въ этотъ вагонъ.

Нѣсколько минуть продолжался этоть споръ съ проводникомъ, и крикунъ уже подстрекалъ толпу ломать двери вагона и не слушать проводника.

Вдругъ я слышу вопросъ:

"А скажи, пожалуйста, давно ты сталь солдатомь? Вѣдь, ты быль урядникомь въ такомь-то мъстечкъ". И онъ называеть одно изъ ближайшихъ мъстечекъ Кіевской губерніи.

"Какимъ урядникомъ", нъсколько смущенно, но все же задорно отвъчаеть крикунъ.

"Да такимъ, я знаю тебя. Что ты тутъ, полицейскій, поднялъ крикъ".

Шумъ смолкъ. Повидимому, солдатъ-полицейскій гдв-то стушевался. Толпа разошлась, не совершивъ насилія, къ которому уже готовилась.

Спасителемъ положенія оказался кондукторъ, подошедшій къ вагону и признавшій агитатора въ сёрой шинели.

Повторяю: толпа всегда толпа, но по существу она мягкая.

Возьмемъ, напримъръ, солдатъ, судившихся по процессу гвардіи гренадерскаго полка. Этотъ полкъ, подъ вліяніемъ большевистской агитаціи, отказался выполнить боевой приказъ и отошелъ отъ позицій. Конечно, были приняты мъры къ ликвидаціи этого инциндента. Полкъ окружили войсками и дали время для того, чтобы онъ сложилъ оружіе и выдаль зачинщиковъ. Оружіе было сдано, зачинщики выданы, и полкъ вышелъ покорно.

И воть, этихъ зачинщиковъ судили въ Кіевъ.

Я быль на этомъ процессв. Правда, не долго, но все же слёдиль внимательно. И нужно сказать, что лица солдать, въ общемъ, производили благопріятное впечатлёніе. Не было обычной наглости бодрящихся трусовъ.

Если не считать руководителя ихъ, штабсъ-капитана Дзевалтовскаго, державшагося на судъ вызывающе и какъ бы героемъ дня, всъ остальные подсудимые были скромны.

И любонытно. Какъ то разъ былъ съ ними такой случай. Караульная рота 1-го запаснаго украинскаго полка, приведшая подсудимыхъ изъ арестнаго помъщенія въ судъ, ушла, оставивъ ихъ на произволъ судьбы. И что же? По окончаніи судебнаго засъданія всъ подсудимые солдаты, болье 80 человъкъ, стройными рядами по четыре, правда, съ революціонными пъснями пошли по городу и, безъ конвоя и не сдълавъ попытки побъга, возвратились на гауптвахту и явились по начальству, не сдълавъ, повторяю, попытки воспользоваться своей свободой и отсутствіемъ стражи, оставившей ихъ на произволъ судьбы.

Распропагандированные большевиками полки, отказывавшіеся, обыкновенно, исполнять боевые приказы, надо правду сказать, легко приводились въ повиновеніе и быстро складывали оружіе и выдавали агитаторовъ. И все это дѣлалось безъ пролитія капли крови. Это послѣднее обстоятельство ясно показываеть, что здѣсь имѣли дѣло не съ сознательными борцами за опредѣленную выношенную идею, а съ массой, возбужденной агитаціей, случайно подошедшей къ настроенію толпы.

Надо сказать, однако, какъ ни сильна была агитація большевиковъ, какъ ни много было у нихъ добровольныхъ сотрудниковъ изъ числа бывшихъ жандармовъ и полицейскихъ, все же она охватила далеко не всв воинскія части и не всв комитеты. Такъ, комитеть ЮгоЗападнаго фронта не быль обольшевичень, и онъ не выступиль на путь революціоннаго авантюризма и никогда не поддерживаль его.

Таковы итоги большевистской пропаганды въ солдатской средъ.

Обольшевиченіе рабочихъ происходило въ Кієвъ у насъ на глазахъ. И чъмъ больше ихъ пропаганда проникала въ рабочую среду, тъмъ настойчивъе были требованія рабочихъ о выдачъ оружія. По слъдніе мъсяцъ-полтора моего командованія войсками округа проходили постоянно подъ знакомъ требованія выдачи оружія рабочимъ для вооруженія рабочей милиціи и рабочихъ дружинъ подъ предлогомъ установленія и охраненія надлежащаго порядка.

Не разъ приходили ко мит депутаціи съ требованіемъ выдачи оружія, и каждый разъ мит приходилось отказывать имъ въ этомъ.

Совъть рабочихъ депутатовъ первоначально не слишкомъ ярко поддерживалъ эти требованія отдъльныхъ группъ рабочихъ, но, подъ конецъ, подъ давленіемъ этихъ группъ, да и переживъ къ тому же нъкоторую эволюцію въ сторону большевизма, усилилъ свою энергію.

Какъ то уже въ сентябръ, незадолго до отъъзда въ Петроградъ и оставленія мною должности Командующаго Войсками, мнъ сообщають, что на слъдующій день, — это было воскресенье. — предполагается нападеніе на склады оружія съ цълью захвата такового.

Я распорядился усилить караулы и выставить надежныя части.

Утромъ я получаю приглашеніе придти на митингъ, который рабочіе устраивають на большой б'юговой площади.

Никогда не уклонялся я отъ таковыхъ приглашеній и каждый разъ шелъ для выясненія положенія.

Въ назначенный часъ прівзжаю.

Устроена трибуна для ораторовъ. Толпа не слишкомъ многочисленная, но все же значительная. Рабочіе. Но, главнымъ образомъ, солдаты.

Поднимается вопросъ объ оружіи и необходимости выдать его рабочимъ дружинамъ. Читаются по этому поводу резолюціи отдѣльныхъ группъ и комитетовъ и предъявляется запросъ мнѣ, почему до сихъ поръ я не распорядился выдать оружіе рабочимъ.

Мит пришлось въ довольно длинной ртчи повторить то, что не разъ уже говорилъ отдёльнымъ делегаціямъ, приходившимъ ко мит по этому поводу. Не разъ объяснилъ я то же и предстателю Совта рабочихъ депутатовъ, обращавшемуся ко мит лично и по телефону съ поддержкой требованія рабочихъ.

"Оружіе нужно для арміи. Я долженъ сохранить его, тімъ бо-

лѣе, что послѣ іюльскихъ выступленій много оружія попало въ руки противника въ видѣ трофеевъ. И было бы преступленіемъ съ моей стороны выдавать оружіе рабочимъ, когда армія фронта такъ нуждается въ оружіи. Къ тому же я имѣю категорическое распоряженіе Временнаго Правительства не выдавать оружія...

"И если Вы, рабочіе, требуете для самообороны оружіе, значить Вы не дов'тряете революціонной арміи, стоящей на защить Васъ", — вакончилъ я и сошелъ съ трибуны.

"Товарищъ Оберучевъ", — обращается ко мит одинъ изъ ораторовъ рабочихъ, взявшій слово посліт меня, — "объясните Вы намъ, для чего Вы поставили усиленные караулы у арсенала и склада?"

Я всхожу на трибуну и говорю:

"До меня дошли свъдънія, что какіе-то хулиганы собирались сегодня грабить складъ и расхитить оружіе. И какъ Командующій Войсками Округа, питающаго фронть и блюдущаго интересы его, я долженъ принять мъры противъ попытокъ разграбленія".

"Такъ это мы хулиганы, отъ которыхъ Вы защищаете складъ?" — дѣлаетъ неосторожное сравненіе ораторъ, задавшій мнѣ первый вопросъ.

"Какъ Вы могли подумать, что я Васъ назвалъ хулиганами? Вы представители организованныхъ рабочихъ и революціонной демократіи, и не я могъ подумать, что кто-либо изъ Васъ смогъ сдёлать попытку разграбленія склада!" — далъ я исчерпывающій отвёть и сошель съ трибуны.

Я отозваль въ сторону одного изъ лидеровъ большевиковъ и прямо поставиль ему вопросъ:

"Скажите, пожалуйста, для чего Вы такъ добиваетесь полученія оружія?"

"Конечно, для гражданской войны", — не скрыль онь оть меня.

"Ну, такъ какъ же Вы хотите, чтобы я далъ Вамъ его?" — отвътилъ я, и мы разошлись, дружески пожавъ одинъ другому руки.

## XI. ГЕНЕРАЛЪ КОРНИЛОВЪ И ЕГО МЯТЕЖЪ.

Я зналъ генерала Корнилова еще очень молодымъ человъкомъ. Это было въ 1892 году. Давно это было.

Высланный въ Туркестанъ, я служилъ въ Ташкентъ, какъ къ намъ въ батарею пріъхалъ молодой только что выпущенный офицеръ.

Калмыцкаго вида, съ косопоставленными разръзами глазъ, живой и подвижный, полный молодой энергіи съ огонькомъ въ глазахъ, — таковъ былъ Корниловъ, какъ я представлялъ себъ его по давнымъ воспоминаніямъ...

Недолго мы пробыли вмѣстѣ. Жизнь послала меня далеко отъ Ташкента. Онъ тѣмъ временемъ поступилъ въ Академію генеральнаго штаба, и я не встрѣчался съ нимъ до самаго послѣдняго времени.

Но кое какіе штрихи изъ его біографіи долетали до меня.

Вспоминаю разсказъ о томъ, какъ Корниловъ, будучи уже офицеромъ генеральнаго штаба на службѣ въ томъ же Туркестанѣ, воспользовался отпускомъ, чтобы сдѣлать большое дѣло.

Какъ некогда Вамбери, онъ одёлся дервишемъ и, пользуясь отпускомъ, отправился въ Авганистанъ. Его туземная наружность и внаніе мёстныхъ языковъ помогли ему.

Усившно онъ выполнилъ свою задачу и, возвратившись изъ отпуска, представилъ результаты развъдки по начальству.

Само собою разумвется, онъ получиль лишь выговорь за то, что рискнуль двлать отважную разведку безъ разрешенія начальства.

Сравнительно недавній поб'єгь Корнилова изъ австрійскаго пл'єна, совершенный такъ удачно, говорить также о необычайной різшимости и силіє характера этого человіна.

Наконецъ, предъявленіе ультимативныхъ требованій Правительству о необходимыхъ реформахъ въ арміи, тоже подтверждаетъ, что запасъ воли у него большой.

Въ связи съ нѣкоторыми осложненіями въ украинизаціи войскъ и неопредѣленности позиціи Временнаго Правительства и высшихъ военныхъ властей, дававшихъ Украинскому Войсковому Генеральному Комитету разрѣшеніе, вопреки полученнымъ мною непосредственно отъ Керенскаго директивамъ по этому вопросу, я выѣхалъ въ ставку Верховнаго Главнокомандующаго въ концѣ іюля мѣсяца.

Верховнымъ Главнокомандующимъ былъ тогда Корниловъ.

Нъсколько дней пробыль я въ ставкъ, и только урывками удавалось поговорить съ нимъ.

Встрівча наша носила дружественный характерь. Онъ вспомниль о давней нашей совмістной службі, давнихъ годахъ.

Намъ не пришлось говорить съ нимъ по вопросамъ внутренней политики, о задачахъ таковой. Думается, онъ просто слишкомъ далеко стоялъ въ теченіе всей своей жизни отъ политики и былъ вдали отъ нея и теперь.

Но о войнъ и вопросахъ арміи говориль онъ много.

Онъ считалъ войсковые комитеты полезными учрежденіями и на нихъ возлагалъ большія надежды, какъ на организующую въ настоящихъ условіяхъ нашей жизни силу. И онъ расчитывалъ, что при сотрудничествъ войсковыхъ начальниковъ съ комитетами можно расчитывать возстановить нарушенный нъсколько порядокъ войсковой жизни.

Но для этого, по его мивнію, настоятельно необходимо возможно скорве этимъ комитетамъ придать опредвленную форму. Необходимо сдвлать такъ, чтобы въ положеніяхъ о комитетахъ были точно указаны, какъ сумма правъ, такъ равно и кругъ обязанностей даннаго комитета. Но мало того, необходимо вмъстъ съ тъмъ установить опредвленную отвътственность для членовъ комитета за невыполненіе своихъ обязанностей, равно какъ и за превышеніе своихъ правъ.

Возразить что-либо противъ этого было трудно, такъ какъ именно отсутствіе опредвленныхъ нормъ жизни войсковыхъ комитетовъ было часто причиной крупныхъ недоразумівній во многихъ случаяхъ.

А забота о внесеніи нужнаго порядка въ войсковую жизнь для него, поставленнаго во главѣ войскъ, стоящихъ на защитѣ чести родины и охранѣ свободы, было дѣломъ первостепенной важности.

Я увхаль въ Петроградь въ началв августа все по твиъ же двламъ и оттуда возвратился домой, въ Кіевъ, не завзжая уже въ ставку Верховнаго.

Съ техъ поръ я не видался съ Корниловымъ.

Во время моего пребыванія въ ставкѣ, при встрѣчахъ съ Корниловымъ и штабомъ, а также съ комиссаромъ при Верховномъ Главно-командующемъ Филоненко, слышать что-либо, хотя бы въ видѣ намека, объ ожидающихся выступленіяхъ, мнѣ не пришлось. Равнымъ образомъ, и при свиданіи съ Керенскимъ и Савинковымъ въ Петроградѣ не пришлось слышать чего-либо, дающаго основаніе предполагать, что въ недалекомъ будущемъ разыграются крупныя событія.

27 августа (9 сентября) вечеромъ предполагался митингъ въ городскомъ театръ, устраиваемый военно-республиканскимъ клубомъ въ видъ чествованія полугодовщины революціи для подведенія итоговъ прожитаго полугодія. Меня пригласили выступить на этомъ митингъ.

Ставъ командующимъ войсками я не порвалъ связи съ той газетой, въ которой работалъ до отъйзда заграницу и въ которой возобновилъ работу по возвращении. Я продолжалъ быть сотрудникомъ "Кіевской Мысли". Днемъ мив ввонять изъ редакціи по телефону и сообщають содержаніе телеграммы Керенскаго по поводу выступленія Корнилева: "Мы предполагаемъ прочитать эту телеграмму сегодня вечеромъ на митингв".

"Какъ получена Вами эта телеграмма?" спѣшу задать я вопросъ. "Она по телефону передана въ Москву, а оттуда нашимъ коррес-

пондентомъ по телеграфу намъ".

"Такъ подождите ее публиковать. Я переговорю сегодня по прямому проводу съ Петроградомъ и постараюсь выяснить вопросъ. Не нужно вселять напрасную тревогу".

Вечеромъ, вмѣстѣ съ комиссаромъ Киріенко, мы пошли на телеграфъ.

Тщетно добивались мы связи со ставкой. Не менве тщетно — съ Юго-Западнымъ фронтомъ. Трудно было войти въ связь съ Петроградомъ, но, наконецъ, удалось. Послв переговоровъ съ политическимъ отдъломъ Военнаго Министерства выяснилось, что телеграмма двйствительна, и что такое объяснение Керенскимъ опубликовано. Какихъ бы то ни было подробностей узнать не удалось.

Въ той формъ, какъ изложено въ телеграммъ, наличность мятежа не оставляло сомнъній. Было ясно, что генералъ Корниловъ предложилъ Временному Правительству сдать власть, а для подкръпленія требованія были высланы войска.

Получивъ подтвержденіе телеграммы, уже поздно вечеромъ, около одиннадцати часовъ, пришелъ я въ театръ, гдё публика была предупреждена о какихъ-то важныхъ извёстіяхъ, за которыми я самъ пошелъ на телеграфъ. Понятно нетерпёніе публики при моемъ появленіи.

Я прочеть телеграмму и затёмъ въ краткой рёчи выразить увёренность, что революціонная демократія не дасть возможности контръреволюціонному заговору, откуда бы онъ ни исходиль, нанести ударь свободё. Увёренность въ гарнизонё была полная, и пе было никакихъ сомнёній, что Кіевъ не пойдеть по пути контръ-революціи. Общій взрывъ энтузіазма быль отвётомъ на мою рёчь и доказываль справедливость моей увёренности.

И въ самомъ дёлё, Кіевъ ничёмъ не проявилъ себя въ смыслё враждебномъ новому строю.

На этомъ митингъ присутствовалъ комиссаръ Юго-Западнаго фронта Іорданскій. И такъ какъ были основанія думать, что главно-командующій Юго-Западнымъ фронтомъ примкнулъ къ движенію, то

Іорданскій рімиль вхать въ ставку главнокомандующаго въ Бердичевь не по желівной дорогів, а въ автомобилів черезъ Житомирь. Онъ убхаль на слівдующій день утромь и должень быль изъ Бердичева говорить со мной по прямому проводу. Но къ вечеру ему не удалось прибыть въ Бердичевъ, такъ какъ онъ задержался въ Житомирів. Ему пришлось сдівлать нівкоторые аресты въ Житомирів и затівмъ уже прибыть въ Бердичевъ.

Въ общемъ, то, что называлось мятежомъ генерала Корнилова, было ликвидировано очень быстро и безъ большихъ затрудненій.

Трудно сказать теперь въское слово по поводу этого трагическаго эпизода нашей жизни. Трудно дать надлежащую оцънку этому выступленю. Еще труднъе быть совершенно безпристрастнымъ.

Тѣ свѣдѣнія, которыя доходили до общаго свѣдѣнія по газетамъ, тѣ свѣдѣнія, которыя я получалъ, какъ Командующій Войсками, говорять, во-первыхъ, о томъ, что многое въ этомъ выступленіи покрыто непроницаемой еще тайной, и что этотъ крупный эпизодъ русской революціи ждеть своего историка, а, во-вторыхъ, о томъ, что никакія контръ-революціонныя выступленія, хоть сколько-нибудь напоминающія возврать къ старому, не опасны для дѣла революціи: слишкомъ недовольны всѣ старымъ, чтобы поддерживать устремленія въ ту сторону.

Я сказаль, что въ Бердичевъ и Житомиръ были арестованы генералы высшаго командованія. Ихъ участіе вызвало на Юго-Западномъ фронтъ такое негодованіе, что ихъ хотьли тамъ же судить военно-революціоннымъ судомъ. Много труда и усилій пришлось употребить всъмъ, чтобы не совершить этой несправедливости. Нельзя ва одно и то же дъло судить участниковъ отдъльно отъ главнаго виновника.

А между тімь генералы Юго-Западнаго фронта сиділи въ Бердичевской тюрьмі, и имь постоянно угрожаль, если не самосудь, то судівоенно-революціонный, отдільно оть Корнилова. И могла совершиться ужасно непоправимая ошибка.

И долго работали надъ тёмъ, чтобы убъдить массы въ невозможности такого положенія. Въ частности и пишущему вти строки пришлось сказать свое скромное слово. Въ половинъ сентября въ "Голосъ Юго-Западнаго фронта" я помъстилъ статью подъ названіемъ: "Революціонеры не мстители", въ которой доказываль, что не дъло революціонеровъ кому-либо мстить: они должны помъщать преступнымъ попыткамъ, а ватъмъ передать все дъло суду.

Въ концѣ сентября удалось этихъ генераловъ, наконецъ, увезти изъ Вердичева въ Выховъ для совмѣстнаго сужденія съ Корниловымъ. Гдѣ теперь они и что съ ними — не знаю. О нихъ ничего не слышно.

Повторяю, трудно сказать что-нибудь объ этомъ дёлё и дать ему правильное освёщеніе. Скажу только, что даже послё того, какъ дёло было ликвидировано, кому то нужно было вносить путаницу и осложнять его.

Такъ, мною было получено по почтв "письмо-приказъ" Корнилова относительно Кіева.

Приказомъ, якобы, отдавалось ивсколько распоряженій. Первымъ стояло:

"Генералу Оболешеву (начальникъ штаба округа) — арестовать полковника Оберучева".

Это несомивно апокрифъ. Апокрифичность этого документа доказывается твмъ, что въ последнемъ пункте его значилось, что генералъ-губернаторомъ назначается генералъ Медеръ, т. е., комендантъ, который былъ арестованъ въ начале революціи, а въ то время находился где-то далеко отъ Кіева, чуть ли не въ Финляндіи. Назначать генералъ-губернаторомъ въ острый моментъ переворота мертвую душу, человека далеко отсутствовавшаго, конечно, никто не захочетъ. Ясно, что весь документъ былъ кемъ-то неудачно сочиненъ.

А между твиъ, онъ распространялся съ какими-то цвлями.

#### XII. РАЗВАЛЪ АРМІИ.

Можно различно относиться къ выступленію генерала Корнилова и различно оцінивать его съ точки зрінія общеполитической, но одно несомнівню, и это то, что выступленіе его помогло развалу армін и повело къ усиленію большевистской агитаціи.

Дѣло въ томъ, что какъ ни сложны были отношенія между команднымъ составомъ и совершенно новыми непривычными для нихъ военно-общественными организаціями, — полковыми и иными совѣтами и комитетами, тѣмъ не менѣе время и жизнь дѣлали свое дѣло, и отношенія стали уже налаживаться.

Пусть въ нъкоторыхъ случаяхъ начальствующія лица не сумъли

надлежащимъ образомъ подойти къ этимъ новымъ и въ высшей степени сложнымъ аппаратамъ. Въ другихъ мѣстахъ сами комитеты слишкомъ широко поняли кругъ своихъ правъ и, пожалуй, не признавали никакихъ обязанностей, кромѣ полнтической агитаціи. Пустъ это такъ. Но жизнь стирала грани, и начиналъ уже вырабатываться тотъ модусъ, на которомъ могли сойтись и повести сообща работу начальники и комитеты и работать надъ созданіемъ новыхъ устоевъ арміи взамѣнъ пошатнувшихся старыхъ.

Повторяю, тренія, такъ мѣшавшія строительству новой жизни армін и поднятію временно пошатнувшейся боеспособности ся, начали устраняться, и жизнь понемногу начала входить въ надлежащія рамки, объщая въ будущемъ полное улаженіе взаимоотношеній.

И вдругъ, взрывъ... Мятежъ, къ которому оказываются прикосновенны высшіе воинскіе чины, генералы и офицеры.

"Контръ-революція и въ ней участвують, конечно, офицеры", — такъ объяснила себъ масса.

А, въдь, офицеры всегда были заподозръны въ контръ-революці-онности.

Забывалось при этомъ, что еще сто лѣть тому назадъ, въ пору декабрьскаго возстанія при вступленіи на престолъ Николая I, во главѣ возставшихъ стояли офицеры, и многіе изъ нихъ пошли на каторгу, а нѣсколько было повѣшено. Забыто, что въ теченіе столѣтія офицеры рядомъ со всѣми другими гражданами, и я себѣ позволю сказать, не въ меньшемъ процентномъ отношеніи, — шли на борьбу съ произволомъ и отдавали свою жизнь въ борьбѣ за счастье родного народа.

Все это забыто. И офицеры всв авансомъ взяты подъ подозрвніе только потому, что они офицеры.

Дорого заплатили за это офицеры въ первые дни революціи, когда ихъ хватали и убивали безъ суда и слёдствія.

Но это прошло.

Начало возстанавливаться, если не взаимное довъріе, то, по крайней мъръ, успокоеніе и улаженіе взаимоотношеній, которыя могли потомъ телько улучшаться, и жизнь могла войти въ свои рамки.

Корниловское выступленіе въ корнѣ подорвало эти наладившіяся отношенія.

Опять безумныя ввёрства. Звёрства, ни на чемъ не основанныя. Вспомнимъ Выборгъ, Гельсингфорсъ, Петропавловскъ и другія мёста, которыя трудно и вспомнить, — такъ много ихъ было.

Опять жертвы, опять кровь. Опять вражда и обостреніе таковой до крайнихъ предъловъ.

А такъ какъ все это дълалось подъ флагомъ борьбы съ контръ-революціей, то такимъ произвольнымъ дъйствіямъ не было предъла.

Въ разныхъ мъстахъ, подъ видомъ борьбы, вымъщалась накипъвшая злоба на офицерахъ только потому, что они офицеры.

Начались самосуды...

А что можеть быть хуже самосуда въ общественной жизни?

Въдь, если предоставить возможность толиъ, какой бы то ни было, тутъ же на мъстъ, безъ разбора и выясненія дъйствительной виновности, творить судъ и расправу, то меньше всего можно думать о справедливости и законности и сохраненія устоевъ общественной жизни.

И если все-таки удавалось мѣстами локализировать эти взрывы не столько народнаго негодованія, сколько отсутствія выдержки и наличности своеобразно понятыхъ началъ свободы, то объяснить это можно исключительно добродушіемъ русской толпы, на которую все же можно дѣйствовать словомъ убѣжденія даже въ критическіе моменты.

Корниловское выступление помогло работъ большевиковъ.

Произошелъ сдвигъ... Я не позволю себъ сказать, "сдвигъ влъ-во"... нътъ, сдвигъ въ сторону большевизма.

Стало легче вести пропаганду большевизма. Стоило только всёхъ, почму-либо неугодныхъ, называть "Корниловцами", "Контръ-революціонерами", и успёхъ обезпеченъ. Сразу люди берутся подъ подоврёніе и трудно имъ доказать, что они не только не контръ-революціонеры, а, можно сказать, совсёмъ напротивъ.

Мит приходилось присутствовать на митингахъ послт корниловскаго выступленія и наблюдать отношеніе массъ къ ораторамъ.

Чёмъ чаще ораторъ употреблялъ слово "Корниловцы", что стало синонимомъ "контръ-революціонеръ", тёмъ больше оказывается ему довёрія, тёмъ сильнёе, значить, защищаеть онъ народное дёло.

Конечно, пройдеть время, и истинные друзья народа будуть найдены и открыты теми, кто ихъ не видить сейчасъ.

Въдь, если теперь Центральный Комитеть партіи соціалистовъреволюціонеровъ зачисляется въ ряды контръ-революціонеровъ, чутьли не черносотенцевъ, то дальше идти некуда.

Совсёмъ недавно, уже заграницей, читалъ я о далеко не ласковомъ пріемё, оказанномъ въ Харькові "бабушкі русской революціи" Екатерині Константиновні Брешко-Брешковской, которая жизнь свою отдала на борьбу за свободу и счастье народа, любовь къ которому у этой старухи безгранична. Что же говорить объ отношеніи къ твиъ, кто не имветь такихъ заслугь передъ революціей и народомъ? Они, конечно, "враги народа", и какъ таковые и трактуются.

А въ словесникахъ, упражняющихся въ примънении революціонныхъ фравъ, съ 1-го марта 1917 года, т. е., съ того времени, когда это стало безопасно, недостатка нътъ.

Послѣ корниловскаго выступленія начался разваль арміи, и то, что не было возможно раньше, стало достаточно обычнымь. Случаи неповиновенія, насилія, ухода съ постовъ, неисполненія свихъ служебныхъ обязанностей, участились и стали слишкомъ обычнымъ явленіемъ.

И если распоряжение Временнаго Правительства и военнаго министра генерала Верховскаго о сокращении численности арміи объясняется соображеніями о дійствительной чрезмірности числа державшихся подъ знаменами, то, думаю, что не малое значеніе имізло и то соображеніе, что, распустивь огромное число тыловыхъ солдать, можно легче придти къ соглашеніямъ о несеніи надлежащимъ образомъ службы остальными.

Несомнівню діло Корнилова, его неосторожное выступленіе, поведшее за собой все остальное, имітло большое вліяніе на настроеніе арміи, и всіт дальнівшія событія и выступленіе большевиковъ получили въ немъ большую поддержку.

# XIII. УХОДЪ СЪ ДОЛЖНОСТИ КОМАНДУЮЩАГО ВОИСКАМИ.

Само собою разумѣется, что то пониманіе служебной этики, которое было отчасти слѣдствіемъ корниловской исторіи, не могло не проявиться въ войскахъ украинскихъ.

И оно проявилось съ очень большой силой.

Я приводиль выше случай, какъ рота украинскаго полка оставила свой пость и арестованныхъ предоставила самимъ себъ.

И подобные случаи имъли мъсто въ разныхъ мъстахъ.

Начались опять попытки самочинной "украинизаціи". Начался походъ противъ командующаго войсками. Въ самомъ Кіевъ собрался совъть невъдомыхъ украинцевъ военныхъ и отъ имени украинцевъ всего гарнизона вынесъ постановленіе, что такъ какъ полковникъ Оберучевъ является врагомъ украинскаго войска и Украины, то мы постановляемъ не исполнять приказы полковника Оберучева.

Надо было выступить этимъ самозваннымъ безотвътственнымъ лицамъ, чтобы слъдомъ за ними пошли и другіе.

И съ разныхъ сторонъ, то полковые совъты украинскихъ частей, то группы украинскихъ солдатъ въ полкахъ присылали свои постановленія о томъ, чтобы ушелъ Оберучевъ съ поста Командующаго Войсками.

Даже украинская рада нынѣ не безызвѣстной 12 арміи прислала свое постановленіе о смѣнѣ полковника Оберучева, хотя армія эта стояла слишкомъ далеко отъ Кіева и совсѣмъ не могла быть освѣдомлена о моей дѣятельности инымъ порядкомъ, кромѣ безотвѣтственныхъ старателей украинизаціи войскъ въ трагическое время войны.

Появленіе такихъ постановленій, особенно твхъ, которыя выпускались въ предвлахъ округа, поставило передо мною сложный вопросъ, какъ отнестись къ нимъ.

Само собою разумъется, что можно было силой заставить исполнять свои распоряженія. И сила такая въ рукахъ у меня была.

Но если противъ проявленій анархическихъ вообще возможно употреблять силу, то здісь вопросъ быль сложніве.

Въль, выступая силой противъ ослушниковъ, дъйствующихъ подъ флагомъ украинскимъ, рискуешь заслужить упрекъ, что въ данномъ случав ведешь борьбу не съ анархическими выступленіями, людей безотвътственныхъ, ведущихъ за собой мало сознательныя массы, не разбирающіяся въ происходящихъ событіяхъ и не знающія людей, а борешься противъ національной свободы и самоопределенія народностей. А мив, соціалисту-революціонеру, заслужить такой упрекъ, да еще на Украинъ, съ которой я связанъ всей своей жизнью, было невозможно. И я рішиль уйти, тімь боліве, что въ томь развалі, который происходиль по вопросу украинскихъ комплектованій, я быль до нъкоторой степени игралищемъ судьбы. Я получилъ опредъленныя директивы, вполив, правда, согласныя съ моимъ собственнымъ мивніемъ, по этому вопросу и имъ следоваль, а помимо меня получались разръщенія и распоряженія, шедшія въ противорьчіе съ данными мнъ директивами и противъ отданныхъ мною по этому поводу распоряженій.

Ясно, что я, и только я, противъ того "стихійнаго" движенія, которое приняло форму украинизаціи войскъ въ процесствойны.

И я решиль уйти.

Я послаль объ этомъ телеграфную просьбу главнокомандующему Юго-Западнымъ фронтомъ, Военному Министру и Верховному Главнокомандующему.

И отъ перваго, — генерала Володченко, — и отъ послѣдняго — Керенскаго, я получилъ телеграммы съ указаніемъ на невозможность моего ухода и просьбу остаться на мѣстѣ.

Я повхаль въ генералу Володченко и доказаль ему, моему товарищу по училищу, что ухожу я не по личнымъ мотивамъ утомленія, неудовлетворительности или тому подобное, а по мотивамъ характера общественнаго, такъ какъ, повидимому, необходимо измѣнить тактику въ отношеніи этого вопроса, въ которомъ зашли такъ далеко. Для меня, дѣйствовавшаго все время по убѣжденію, измѣнить ее нельзя, а это можетъ повести къ печальнымъ для дѣла порядка послѣдствіямъ. Что же касается новаго человѣка, то его линія поведенія можетъ быть иная; и возможно, что она будетъ и совпадать съ его собственными на этотъ предметь взглядами.

Черезъ нъсколько дней меня вызвалъ къ себъ Военный министръ генералъ Верховскій въ Петроградъ.

Я повхалъ немедленно и тамъ доложилъ и ему и Керенскому свою точку зрвнія. Мнв удалось уб'вдить и ихъ въ правильности принятаго мною рівшенія.

Я позволю себѣ воспроизвести здѣсь поданный мною по этому поводу рапорть, такъ какъ онъ, помимо моего желанія, быль уже опубликованъ въ печати.

Воть онъ.

"Я глубоко тронуть выраженнымъ мив Вами и Верховнымъ Главнокомандующимъ довъріемъ въ отвътъ на мою телеграмму объ освобожденіи меня отъ обязанностей командующаго войсками Кіевскаго военнаго округа и, конечно, не настаиваль бы на своемъ увольненіи въ особенности въ такой острый моменть, который переживаеть страна. Но обстоятельства вынуждають меня повторить мое ходатайство и просить объ удовлетвореніи его въ возможно непродолжительномъ времени, такъ какъ оставленіе меня на посту Командующаго Войсками невозможно.

"И воть почему.

"За нъсколько дней до подачи мною первой просьбы я, въ цъ-

ляхъ освобожденія Чернигова отъ перегрузки войсками, сдівлаль распоряженіе о переводів расположеннаго тамъ 2-го баталіона 1-го украинскаго запаснаго полка въ Кіевъ.

"И вотъ, 20 сентября командиръ этого баталіона передалъ мив "постановленіе" баталіоннаго комитета, въ которомъ говорится, что "такъ какъ въ этомъ переводъ замвчается со стороны россійскаго военнаго начальства, а главнымъ образомъ, начальника кіевскаго военнаго округа, Оберучева, просто враждебное отношеніе къ украинскому войску, — баталіонный комитетъ постановилъ не исполнять этого приказа до особаго на это приказа украинскаго войскового генеральнаго комитета".

"Кромъ того, въ томъ же постановленіи говорится, что "такъ какъ начальникъ кіевскаго военнаго округа Оберучевъ уже не въ первый разъ идетъ противъ интересовъ украинскаго войска, баталіонный комитетъ вполнъ присоединяется къ постановленію украинскаго совъта военныхъ депутатовъ и ръшительно заявляетъ, что никакихъ прикавовъ Оберучева онъ безъ согласія на это генеральнаго комитета выполнять не будетъ и также присоединяетъ свой голосъ къ требованіямъ своихъ товарищей о незамедлительномъ смъщеніи Оберучева съ поста начальника военнаго округа".

"Такимъ образомъ, изъ этого постановленія видно (виновниковъ въ составленіи его я предаю военному суду), что украинскія части, расположенныя въ предвлахъ кіевскаго военнаго округа, не желають исполнять моихъ приказовъ безъ согласія на то генеральнаго комитета, и я безсиленъ заставить исполнить таковые, ибо всякія действія, направленныя для принужденія къ выполненію приказовъ, трактуются, какъ покушение на національную свободу, и только усиливають шансы успушной агитаціи трхь безотвртственных украинских дрятелей, которые эту агитацію ведуть уже въ теченіе нісколькихъ місяцевъ не въ интересахъ свободы и революціи. Оказывается также, что въ Кіевскомъ военномъ округь, кромъ меня, командующаго войсками, имфется для части войскъ другая власть, — безответственный генеральный комитеть, — и соглашение между объими властями теперь, повидимому, психологически невозможно, ибо, благодаря тому, что украинизація войска, вопреки опреділенному указанію министра Керенскаго, велась помимо всякаго моего участія, путемъ частичныхъ разрешеній, дававшихся и дающихся то ставкой, то военнымъ министромъ, я оказываюсь одинокимъ противникомъ украинизаціи, стоящимъ поперекъ постановленій другихъ представителей правительственной власти, и посему все недовольство извъстныхъ круговъ, руководящихъ украинизаціей войскъ, направлено противъ меня. Именно съ моей личностью, а не съ россійской правительственной властью связано представленіе о сопротивленіи украинизаціи, и именно противъ меня, а не противъ вообще политики россійской военной власти ведется широкая агитація".

"Поэтому я позволю себѣ выразить увѣренность, что съ уходомъ моимъ и назначеніемъ на постъ командующаго войсками другого лица, въ отношеніи котораго безотвѣтственные руководящіе круги, въ лицѣ генеральнаго комитета и войсковой украинской рады, не смогуть повести такой кампаніи, какую ведуть противъ меня здѣсь, и въ украинизированныхъ частяхъ сможеть наступить успокоеніе, и украинскія части признають власть этого начальника, какъ признають ее другія части округа. И, значить, одной изъ причинъ, вносящихъ безпорядокъ въ войсковыя части, будеть меньше.

"Считаю нужнымъ прибавить, что до послѣдняго времени въ войсковыхъ частяхъ не было никакихъ національныхъ треній, и каковы бы ни были эти части, сильныя или слабыя, но они были однородны. Между тѣмъ, такъ называемая украинизація войскъ внесла въ части войскъ враждебный тонъ въ межнаціональныя отношенія, грозящія разрушить войсковыя части, какъ боевыя единицы.

"Не имъя возможности принять на себя отвътственность за послъдствія такого національнаго разъединенія, такъ какъ я быль противникомъ украинизаціи, находя ее несвоевременной, но быль въ этомъ отношеніи одинокъ, я не могу оставаться на посту командующаго войсками и прошу освободить меня и замънить лицомъ, противъ котораго нъть здъсь, въ рядахъ военныхъ, предубъжденія. Это, быть можеть, ослабить вредъ украинизаціи и дасть возможность пройти ей возможно болье безбользненно.

"Не находя для себя возможнымъ въ настоящее время просить освободить меня отъ военной службы вообще, я прошу, не найдеть ли Врем. Правительство болъе цълесообразнымъ использовать меня, какъ спеціалиста-артиллериста съ высшимъ техническимъ образованіемъ".

Какъ я указалъ выше, и Керенскій, и Верховскій оба согласились съ моими доводами и дали согласіе на освобожденіе меня отъ должности Командующаго Войсками округа.

Я собирался уважать въ Кіевъ, чтобы приготовиться къ сдачв должности замъстителю, котораго при мнъ еще не намътили.

Но попасть въ Кіевъ въ ближайшее время мив не удалось.

### XIV. ДЕЛЕГАТЪ ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА СОВЪТА КРЕСТЬЯНСКИХЪ ДЕПУТАТОВЪ НА КОПЕНГАГЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИ.

Я не повхаль въ Кіевъ, какъ собирался тотчасъ послѣ выясненія вопроса о своей отставкъ.

Мит нужно было такъ какъ мит предложено было большое дто по моей спеціальности.

Но повхать мив не удалось.

Когда я сказаль о своемь уходь моимь добрымь знакомымь въ Петроградь, ко мнь обращается Въра Николаевна Фигнеръ, та Фигнеръ, которая съ юныхъ лъть отдалась революціи и двадцать лъть просидъла въ Шлиссельбургской Крыпости. Та Фигнеръ, которая въ восьмидесятыхъ годахъ, работая въ партіи "Народной Воли", занималась созданіемъ военно-революціонной организаціи и успъла въ этомъ дъль сдълать многое. Та, которая вмъсть съ другими революціонерами давно участвовала въ подготовкъ революціи и содъйствовала ея успъхамъ.

"Константинъ Михайловичъ. Вы, кажется, теперь свободны. Видите ли въ чемъ дѣло. На-дняхъ предстоитъ въ Копенгагенѣ конференція по обмѣну военноплѣнныхъ. На этой конференціи долженъ быть представитель Совѣта крестьянскихъ депутатовъ. Предложили ѣхать мнѣ. Но въ силу цѣлаго ряда причинъ я ѣхать не могу. Я хочу предложить поѣхать Вамъ, такъ какъ Вы работали въ дѣлѣ помощи военноплѣннымъ, знаете ихъ нужды и сможете быть представителемъ интересовъ широкихъ народныхъ массъ на этой конференціи".

Я задумался.

Я зналь, что Вѣра Николаевна уже выбрана въ Совѣть Республики. Зналь, что она рѣшила оставить работу въ дорогомъ ей дѣлѣ помощи амнистированнымъ политическимъ, потому что подходило время созыва Учредительнаго Собранія, и ей нужно принять участіе въ подготовительныхъ работахъ.

Съ другой стороны, мив улыбалась эта повздка.

Быть представителемъ Совъта крестьянскихъ депутатовъ на международной конференціи — большая честь, и отказываться оть нея не приходилось.

Кромъ того, задачи конференціи — облегченіе условій обмъна и

условій жизни въ пліну милліонамъ жертвъ войны — задача огромная и поработать для этого большого діла было необходимо и миз казалось очень заманчивымъ.

И я даль свое согласіе.

Кандидатура моя, предложенная Вфрой Николаевной, была поддержана, и я прошель въ качествъ желательнаго кандидата.

Вопросъ рашенъ окончательно, хотя мит грустно было, что я не смогу возвратиться сейчасъ въ милый сердцу Кіевъ, въ которомъ, хотя и было пережито въ посладнее время много тяжелыхъ минутъ, но съ которымъ связаны мои сватлыя воспоминанія.

Нужно было собраться въ путь. Необходимо ознакомиться съ вопросомъ по матеріаламъ Центральнаго Комитета. Настоятельно необходимо отдать себѣ ясный отчеть, что дѣлать на конференціи, на чемъ настаивать, чего добиваться.

Нъсколько смущало меня плохое знаніе французскаго языка, — офиціальнаго языка конференціи, — но успокаивало то, что, въдь, найдутся тамъ переводчики.

Сборы окончены. И вмѣстѣ съ двумя компаніонами, — инвалидами, офицеромъ и солдатомъ, — выѣзжаемъ.

Опять въ дорогв.

Я оставляю родину въ тревожяное время, когда въ воздухъ чувствовалась возможность осложненій, когда видно было, что хоть и сконструировался Временный Совъть Россійской Республики, но онъмногихъ не удовлетворяль и на этомъ можно разыграть.

"Но прочь черныя мысли! Не покидаль меня никогда здоровый оптимизмъ. Не поддамся и теперь грустному раздумью.

"Смвло въ дорогу!"

Такъ думалъ я, выёзжая изъ Петрограда въ Скандинавскія страны.

Вотъ и Торнео.

Таможенный и паспортный досмотръ.

Вспомниль я, какъ восемь мѣсяцевъ тому назадъ съ тревогой подходилъ я къ жандармамъ, провѣрявшимъ паспорта, и думалъ:

"Удастся ли мив проскочить черезъ границу и попасть, наконець, на родину, чего я такъ страстно желалъ?"

Вспомнилъ я, какъ молодой офицеръ, которому я поручилъ наблюденіе за мной во время перейзда черезъ границу и прохода черезъ жандармскіе Фермопилы, неотступно слёдилъ за мной и тёмъ, что происходитъ. Вспомнилъ я все это и подумалъ:

"Какъ далеко, какъ давно это было".

Теперь я вду съ дипломатическимъ паспортомъ и совершенно спокоенъ, если не считатъ тревожныхъ мыслей о томъ, что ждетъ еще впереди нашу многострадальную родину, какіе этапы придется ей пройти по пути къ укрвпленію свободы.

Я не скажу, что съ уничтоженіемъ пограничныхъ жандармовъ улучшился, а главное ускорился порядокъ провѣрки паспортовъ. Нѣтъ, этого не было.

Наконець, я на пароходикъ. Тъсный, маленькій грязный пароходишка, на которомъ пришлось перевзжать пограничную ръку, Торнео, чтобы попасть въ Хапаранду.

Я вкаль прошлый разъ въ январв. На санкахъ, легко и быстро, хотя и съ пересадкой, прокатили мы по льду черезъ рвку въ ясный солнечный, но холодный, морозный день.

Теперь слякоть, дождь и грязный пароходъ.

Но, воть и Хапаранда.

Удивительный порядокъ и налаженность пограничнаго досмотра.

И прежде всего о Васъ заботятся. Вамъ предлагають хлѣбныя карточки. Это первое, что получаете Вы, входя на станцію.

И вспоминаю я, какъ на одной изъ станцій финляндской желізной дороги намъ сказали, что нужно идти получить хлізбныя карточки. Мы вышли всіз и стали длинной очередью въ ожиданіи выдачи карточекъ.

Вдругь третій звоновъ, и всё мы бросились къ поёзду, чтобы не опоздать. Такъ и поёхали мы безъ хлёбныхъ карточекъ. Только немногіе счастливцы получили ихъ.

И это въ Финляндіи.

А въ Швеціи Вы не останетесь безъ хлібной карточки въ пути. Когда я въ первый разъ вхаль изъ Христіаніи въ Стокгольмъ, на пограничной станціи въ Шарлотенбургі пришли къ намъ въ вагонъ и роздали хлібныя карточки, нужныя въ пути, по расчету числа дней путешествія. Кто только до Стокгольма — получай только на одинъ день, кто до Россіи — на три.

Я вду въ Стокгольмъ. Тамъ опять, какъ и прошлый разъ, весь день прошелъ въ скитаніяхъ. Только вечеромъ ушелъ повздъ на Ко-пенгагенъ.

Утромъ — Мальме.

Это имя напомнило мое путешествіе изъ Нью-Іорка.

Концерть при содъйствіи Колонтай.

Одинъ изъ участниковъ, — молодой норвежецъ, — пѣлъ куплеты о свиданіи трехъ королей въ Мальме. Пѣлъ по норвежски.

Я не поняль, конечно, ни слова. Но тоть восторгь, съ которымъ принимали его всё слушатели, тоть непрерывный хохоть, который по-крываль куплеты, показывали мнё, что куплеты полны неподдёльнаго юмора.

Но у меня осталось только въ памяти, что припѣвъ къ каждому куплету заканчивался словомъ: "Мальме", причемъ это слово произносилось имъ какъ то особенно.

И воть я теперь въ томъ самомъ Мальме, о которомъ я чуть ли не впервые услышалъ на музыкальномъ вечеръ на пароходъ "Бергенсфіордъ" среди Атлантическаго океана.

Опять таможенныя формальности. Опять осмотръ багажа и паспортовъ, что такъ часто со мною продвлывалось и стало привычнымъ явленіемъ.

Но вотъ мы въ Копенгагенъ.

Переходъ два часа по проливу совершался легво и спокойно. Да иначе и быть не могло. Впрочемъ, кое-кто изъ пассажировъ считалъ это морскимъ путешествіемъ и даже говорилъ о качкв...

Я въ первый разъ въ Копенгагенъ.

Не смотря на двухнедёльное пребываніе тамъ, мнё не удалось познакомиться съ нимъ. Всё дни были разбиты и заняты работой въ комиссіяхъ и подкомиссіяхъ, такъ какъ дёло было спёшное и надо было торопиться. Вёдь, отъ рёшенія нашей конференціи зависить судьба милліоновъ плённыхъ, а вмёстё съ тёмъ еще большаго числа ихъ родственниковъ, живущихъ въ ожиданіи возвращенія ихъ или извёстій объ улучшеніи ихъ положенія.

И мы работали.

Конечно, не время и не мъсто здъсь говорить о работахъ конференціи во всъхъ подробностяхъ, но не могу не отмътить, что со стороны датчанъ конференція и ея работы встрътили самое внимательное и серьезное отношеніе. И этому мы въ значительной степени обязаны успъшностью работь конференціи.

Въ конференціи принимали участіе, кром'в датчанъ и представителей шведскаго краснаго креста, Россія и Румынія — съ одной стороны, Австро-Венгрія, Германія и Турція — съ другой.

Само собой разумвется, что среди делегатовъ враждебныхъ сторонъ не было и твии враждебности. Напротивъ, отношенія, хотя и

офиціальныя, установились самыя лучшія; да иначе и быть не могло. Всё прівхали для одного дёла: помочь улучшить положеніе военноплённыхъ, которымъ, конечно, вездё не сладко жилось.

Пусть не во всёхъ вопросахъ мы сошлись, пусть многое осталось не удовлетвореннымъ, но и то, что сдёлано, составляетъ большой плюсъ въ тяжелой жизни плённиковъ, и конференціей нам'вченъ путь для дальн'єйшихъ улучшеній.

По одному вопросу намъ не удалось достигнуть соглашенія, это по рабочему. Большинство внесенныхъ по этому важному вопросу русской делегаціей предложеній не прошло: они оказались непріемлемыми ни для австрійцевъ, ни для германцевъ.

Ни фиксированіе нормы рабочаго дня, ни ограниченія на работахъ особенно тяжелыхъ, ни, наконецъ, обезпеченіе инвалидности, полученной вслёдствіе работъ военноплённаго, — ничто это не получило разрёшенія, какъ ни настойчива была въ этомъ отношеніи русская делегація.

Быль еще одинь важный вопрось: вопрось о транспортв.

Въдь, пока существуетъ только одна дорога для обмъна военноплънныхъ: черезъ Швецію и Финляндію. Но это и длинный путь, и дорогой. Да и не можетъ при настоящихъ условіяхъ ни Швеція, ни Финляндія обезпечить массовый исходъ плънныхъ, каковой предполагается по утвержденіи и введеніи въ силу постановленій конференціи объ обмънъ.

И воть, австрійцами и германцами внесено предложеніе производить обмінь черезь одинь изъ пунктовь на фронтів. Кромів того, австрійцами было внесено предложеніе объ обмінів всіми военноплінными, посидівшими боліве двухь лівть.

Оба эти вопроса не могли быть разсматриваемы на конференціи, такъ какъ делегать русскаго военнаго министерства получиль категорическое указаніе не допускать разсмотрівнія этого вопроса на конференціи. Само собою разумівется, что и мит нельзя было обсуждать его.

Но тымъ не менье, я не считаль для себя возможнымъ промолчать и вынужденъ былъ выступить съ слыдующимъ заявлениемъ на одномъ изъ пленарныхъ засыданий послы того, какъ вопросъ этотъ былъ вторично поднятъ представителемъ Австріи.

Я сказаль:

"На настоящей конференціи я являюсь представителемъ россійской революціонной демократіи, въ лицъ Совъта Крестьянскихъ Депу-

татовъ, пославшей меня сюда, и какъ таковой имъю единственный императивный мандатъ: сдълать все возможное для облегченія положенія возможно широкихъ массъ военноплінныхъ всёхъ странъ безъ исключенія.

"Считаю, что пленники, просиденше въ плену два и более леть, уже достаточно претерпъли и надорваны настолько, чтобы ихъ нельзя было считать вполнъ здоровыми, подлежать возвращению на родину. Этоть акть даль бы возможность облегченно вздохнуть многимь милліонамъ населенія всёхъ воюющихъ странъ и быль бы актомъ необходимой гуманности по отношенію къ этимъ жертвамъ настоящей безумной и жестокой войны. И я охотно присоединился бы къ предложенію, внесенному Австро-Венгерской делегаціей объ обмінь плінниками, взятыми въ пленъ до 1 мая 1915 года. Но я не могу ни присоединиться къ нему, ни поддержать, такъ какъ знаю, что мой товарищь по делегаціи, генераль Калишевскій, имветь опредвленный мандать правительства не соглашаться ни на эту меру, ни на транспортировку пленныхъ черезъ фронть. А я принадлежу къ темъ группамъ революціонной демократіи, которыя считають для себя обязательнымъ оказывать всяческую поддержку Временному Революціонному Правительству, стремящемуся къ благу всёхъ народовъ Россіи, а вийсти съ тимъ и благу всихъ народовъ міра. И илти на конференціи противъ взглядовъ и рівшеній Временнаго Правительства я не нахожу ни возможнымъ, ни допустимымъ. Вотъ почему я не могу принять участія въ обсужденіи настоящаго вопроса теперь же, хотя я лично считаю эти мівры полезными, не могу тімь боліве, что я не знаю мотивовъ, заставившихъ Временное Правительство, въ лицъ Военнаго министерства, отнестись вполнъ отрицательно къ самой мысли о возможности массоваго обмѣна и транспортировки черезъ одинъ изъ пунктовъ огромнаго боевого фронта.

"Признавая лично эти мёры полезными, я, по возвращеніи въ Россію, постараюсь выяснить эти причины и приложу всё усилія къ тому, чтобы этоть вопрось быль пересмотрёнь Временнымъ Правительствомъ во всей его полнотё и рёшенъ въ томъ направленіи, которое влечеть къ наибольшему благу для наибольшаго числа людей.

"Но, считая полезнымъ приступить къ рѣшенію этого вопроса, я долженъ сказать, что таковое, по моему мнѣнію, можеть состояться при соблюденіи слѣдующихъ условій. Во-первыхъ, чтобы оно являлось не частичнымъ соглашеніемъ Россіи и Австро-Венгріи, но чтобы оно охватывало всѣ воюющія страны обѣихъ коалицій; во-вторыхъ,

чтобы это не было обмѣномъ плѣнныхъ голова въ голову, а чтобы всѣ безъ исключенія военноплѣнные, взятые до опредѣленнаго срока и пробывшіе въ плѣну два и болѣе года, были освобождены и возвращены возможно скорѣе на родину, и, наконецъ, чтобы всѣ страны обязались не употреблять этихъ военноплѣнныхъ не только на фронгѣ, но и для обученія войсковыхъ частей, и чтобы эти обязательства не только точно исполнялись, но и были поставлены подъ контроль нейтральныхъ делегатовъ.

"Только при соблюденіи этихъ условій для меня, какъ представителя россійской революціонной демократіи, можеть оказаться возможность принять всё мёры къ тому, чтобы поднять этоть вопрось во всей его широте передъ Временнымъ Правительствомъ Россіи. Въ противномъ случать, если союзники Австро-Венгріи не поддержать ея предложенія, и въ этомъ пункте у нихъ не произойдеть соглашенія, и дёло обмёна военнилённыхъ станеть лишь дёломъ частичнаго соглашенія между Россіей и Австро-Венгріей, я буду считать это дёло слишкомъ частнымъ и не имтющимъ того огромнаго общественнаго значенія, которое я ему придаю въ сдёланной мной постановкъ".

Мив не удалось выполнить принятаго на себя обязательства.

На мою родину налетвлъ вихрь такихъ событій, которыя лишили ея Временнаго Правительства, и некому стало утверждать наши постановленія. Кажется, и тотъ Соввтъ крестьянскихъ депутатовъ, который меня делегировалъ, уже распущенъ, и здёсь мнё не къ кому стало обратиться.

Къ тому же событія на фронть приняли такой обороть, что, быть можеть, и самъ вопросъ отпадаеть.

Возможно, что мы наканунъ освобожденія всъхъ плънныхъ, отправкъ ихъ черезъ весь фронть, а не черезъ одинъ изъ пунктовъ его.

Но теперь австро-венгерскіе плінные уйдуть безъ всякихъ условій и смогуть заполнить рідівшіе ряды на западномь фронтів...

Къ такому решению вопроса я присоединиться не могу.

Прежде, чёмъ оставить Копенгагенъ, я позволю себё остановиться на одномъ вопросе, на одной детали жизни нашихъ военнопленныхъ.

Я помию то время, когда, несмотря на постоянные хлопоты и напоминанія о необходимости облегчить положеніе нашихъ пленныхъ и перевезти хотя бы туберкулезныхъ въ нейтральныя страны для поправленія ихъ здоровья, — подобно тому, какъ это сдёлали для своихъ французы и англичане, — старое правительство, пользуясь за-

ключеніями департамента полиціи, не рѣшалось сдѣлать этого, боясь пропаганды въ нейтральныхъ странахъ.

Но развернулись событія на внутреннемъ фронть, вліяніе департамента полиціи пало, и Временное Правительство молодой революціонной Россіи осуществило, наконець, то, о чемъ мечтали всь тъ, кто хоть немного соприкасался съ военноплѣнными и зналъ ихъ тяжелую жизнь. Оно пошло на встрѣчу этой нуждѣ; и если дѣло помощи военноплѣннымъ въ лагеряхъ со времени революціи не подвинулось впередъ, а, пожалуй, даже стало слабѣе, то въ отношеніи интернированія только революція помогла нашимъ плѣнникамъ: она сумѣла вырвать хоть часть нашихъ плѣнниковъ изъ германскихъ и австрійскихъ лагерей и поставить ихъ въ условія человѣческаго существованія. Сосѣднія страны, Данія и Норвегія, гостепріимно открыли свои двери и дали пріють нашимъ страдальцамъ.

Въ одномъ изъ лагерей интернированныхъ, близь маленькаго городка Хорсередъ, мит пришлось встрититься съ нашими плинными. Эти датчане пріютили ихъ и поддержали начавшія уже падать молодыя силы.

То м'всто, въ которомъ я провелъ ц'влый день, еще въ начал'в этого года было поросшее густымъ л'всомъ. Но какъ только былъ р'вшенъ вопросъ объ интернированіи въ Даніи русскихъ военнопл'вныхъ, застучалъ топоръ, зазвен'вла лопата, зашум'вла пила... И началась постройка, сп'вшная, но солидная работа. И вотъ, въ настоящее время, м'всто это — культурный уголокъ.

Десятки бараковъ, вновь построенныхъ и вполнѣ приспособленныхъ для житья, снабженныхъ водопроводомъ, канализаціей и электрическимъ освѣщеніемъ, большія залы, столовыя, отлично оборудованныя операціонныя, зубоврачебный кабинетъ и т. п. — все предоставлено въ пользованіе невольныхъ, но чрезвычайно довольныхъ своимъ пребываніемъ здѣсь обитателей.

Бараки построены и все оборудованіе, стоимостью до 5—6 милліоновъ кронъ, сдёлано датскимъ правительствомъ безъ всякаго участія русскаго; эти бараки, весь городокъ, послё войны предполагается, кажется, использовать на нужды благотворительности, для устройства дётскихъ пріютовъ или для стариковъ и т. п.

Но это дёло будущаго. Пока же тамъ живутъ наши военнилённые. Къ нимъ мы поёхали.

Нечего говорить о чудной прогулкъ. Датское военное въдомство предоставило намъ автомобили, и мы прокатились по прекрасной до-

рогъ среди лъсовъ и полей. Кстати, поъздка въ автомобилъ въ Даніи въ это время была мало кому доступная роскошь: бензина въ странъ мало, онъ отпускался по карточкамъ, и далеко не всъ, даже богатые, могли разръшать себъ такое удовольствіе.

Дружественная встрвча ожидала насъ тамъ.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, въ лагерѣ живутъ офицеры и солдаты, только недавно прибывшіе изъ германскаго и австрійскаго плѣна, совершенно оторванные отъ родины и жадные знать, что тамъ дѣлается на этой дорогой, многострадальной и такъ много теперь обѣщающей родинѣ. И тутъ къ нимъ на встрѣчу идуть ихъ соотечественники, только что пріѣхавшіе съ родныхъ для нихъ мѣстъ. Совершенно понятно то нетериѣніе, съ которымъ они насъ ждали.

Съ другой стороны, и мы очень интересовались видёть не только лагерь и его оборудованіе, но и его невольныхъ, но счастливыхъ сво-имъ пребываніемъ обитателей.

И полились беседы.

Наперерывъ разспрашнвали другъ друга, наперерывъ дѣлились впечатлѣніями прожитыхъ дней.

Внѣшнее оборудованіе лагеря, повторяю, прекрасно. Имъ мы обязаны датчанамъ.

Съ своей стороны, копенгагенское отдъленіе московскаго комитета помощи озаботилось устройствомъ библіотекъ, читаленъ, мастерскихъ, въ которыхъ работають и читають плінные и проводять часы досуга.

Содержаніе прекрасное. Питаніе не оставляєть желать лучшаго, и оно даеть блестящіе результаты: ніжоторые интернированные поправились настолько, что прибавились въ вісті до полутора пудовъ (боліве двадцати километровъ) въ теченіе двухъ-трехъ мівсяцевъ.

Кажется достаточно. А, въдь, прівхали они сюда въ такомъ видь, что едва держались на ногахъ.

Общій отвывъ военноплівныхъ о пріємів, оказанномъ имъ датчанами, восторженный. То дружественное отношеніе, которое они почувствовали съ первыхъ дней, сохранилось до конца, несмотря на нівкоторыя тренія, которыя происходять при совмівстной жизни.

Главнъйшія жалобы, которыя пришлось слышать, — это жалобы на то, что интернированные не хотять работать даже для себя безъ особаго каждый разъ вознагражденія. И это при условіи, что они получають опредъленное жалованіе, какъ военнослужащіе.

И въ самомъ дѣлѣ. Когда я былъ вечеромъ на кухнѣ, тамъ одинъ изъ помощниковъ повара говорилъ мнѣ, что они получають за свою

работу по полкроны въ день. Такъ и на всъхъ другихъ работахъ по лагерю.

Печальная картина. И признаюсь, когда мий говорили объ этомъ датчане, и говорили съ горькимъ укоромъ, что даже картофель выкопать для самихъ себя интернированные не находять возможнымъ безплатно, мий становилось какъ то не по себй: краска стыда за своихъ соотечественниковъ покрывала мое лицо, и ничего не могъ я сказать не только въ оправданіе, но даже и въ объясненіе этого страннаго факта.

Но мимо этихъ печальныхъ явленій...

Мы встрітились, россіяне, пришедшіе съ разныхъ сторонъ: одни съ тяжелыми воспоминаніями переживаній пліна, другіе съ впечатлівніями молодой революціонной Россіи; у однихъ все въ прошломъ, другіе до боли полны настоящимъ, и этого достаточно, чтобы между ними установился тісный контактъ, и въ живой бесіздів и обмінтів впечатлівніями незамітно прошель день. Днемъ угощали насъ датчане, а вечеромъ быль обіздь въ офицерскомъ собраніи, и такъ какъ на сліддующій день отправлялась партія инвалидовъ въ Россію, то офицеры устроили прощальную вечеринку-концерть для своихъ добрыхъ зна-комыхъ датчанъ.

Мило и задушевно прошелъ вечеръ; и не хотвлось уважать. Но уже поздно, завтра утромъ серьезныя и продолжительныя бесвды съ германцами и австрійцами по цвлому ряду поднятыхъ вопросовъ объ обмвив военноплвиными, а сегодня мы и безъ того злоупотребляемъ любезностью молодого датскаго офицера, прівхавшаго съ нами въ качествв шоффера и задержаннаго нами до позднихъ часовъ.

Съ трудомъ распрощались мы съ нашими новыми пріятелями и темной ночью повхали въ Копенгагенъ, полные думъ о виденномъ и слышанномъ, и съ тревожнымъ вопросомъ: какъ встретить молодая Россія техъ, кто отдаль все въ борьбе за родину и, радостный и полный надеждъ, возвращается домой?..

А всъ они интернированные возвратились домой — это одинъ изъ результатовъ нашей конференціи. Я провожаль кое-кого, уже будучи въ Стокгольмъ, задержанный тамъ событіями въ Россіи.

Кончилась копенгагенская конференція. Я увхаль, унося пріятное воспоминаніе объ Амаліенъ Боргь, гдв во время войны, мы съ противниками занимались мирными двлами.

Мы повхали, по приглашенію норвежцевь, въ Христіанію на конференцію тоже о военноплівнныхь. Здівсь, при участіи представителей

Норвегіи, мы вели переговоры съ германцами и австрійцами о нашихъ военноплінныхъ. Норвежцы тоже оказали гостепріимство нашимъ военнопліннымъ. Мні не удалось побывать въ містахъ интернированія нашихъ военноплінныхъ въ Норвегіи. Я спіншять въ Стокгольмъ. Но мой товарищъ по конференціи посітилъ солдатскій лагерь и ему такъ понравилось, что онъ увітряетъ, готовъ пожить тамъ нікоторое время, чтобы отдохнуть.

Спасибо большое нашимъ друзьямъ-норвежцамъ за все вниманіе и заботу о нашихъ страдающихъ братьяхъ. Во время конференціи норвежцы шли на встрічу дійствительнымъ нуждамъ и были милыми посредниками въ переговорахъ, стремившимися уладить споры къ общему благополучію.

Изъ Христіаніи путь нашъ быль въ Стокгольмъ, гдё должно было состояться совёщаніе съ Шведскимъ Краснымъ Крестомъ по вопросу, главнымъ образомъ, о транспортё. Вопросы были разрёшены быстро, въ особенности, имёя въ виду желаніе шведовъ помочь транспортировкё плённыхъ. Но какъ удастся нровести въ жизнь то, что рёшено — это другой вопросъ: вёдь, положеніе въ Россіи теперь таково, что не съ кёмъ разговаривать по дёловымъ вопросамъ.

Мит пришлось въ бытность въ Швеціи встрічать и провожать потвада съ инвалидами, перевозимыми изъ Австріи и Германіи. И то вниманіе, тт удобства, ту заботу, которыми пользуются мои соотечественники въ Швеціи, никогда не забуду, и не забудеть этого русскій народъ.

Въ Стокгольмъ я задержался и воспользовался гостепримствомъ страны и досугомъ, чтобы наскоро набросать эти отрывочныя воспоминанія.

Пусть читатели не посттують за то, что я имъ даю.

Но я не объщаль писать имъ исторію Россійской революціи. Я объщаль подълиться съ ними тъмъ, что видълъ, участникомъ чего мив довелсь быть.

Писать исторію еще не время. Она только творится. И настанеть чась, когда будущій историкь будеть вскрывать тайники сегодняшней нашей жизни.

Если взглядъ его случайно упадеть на эту книгу, и онъ извлечеть изъ нея хотя что-нибудь, что дасть ему возможность освётить малёй-шую деталь, я буду считать, что не даромъ использовалъ свой невольный досугь.

### ху. заключеніе. Оцънка современнаго момента.

Какъ ни тяжелы переживаемыя въ настоящее время событія, но они не должны вселять сомнёнія въ успёхё русской революціи, такъ какъ коллективный разумъ и коллективная любовь къ родинё переработають все въ такомъ направленіи, что строительство новой молодой Россіи пойдеть по правильному пути.

Къ тому же всёмъ, имёвшимъ счастье находиться во время революціи въ Россіи и принимать участіе въ современной жизни, было ясно, что начавшаяся такъ красиво русская революція должна была пройти черезъ тоть кошмарный и кровавый этапъ, виновниками котораго являются опоздавшіе къ революціи люди, огорченные, что таковая произошла безъ ихъ участія, и рёшившіе во что бы то ни стало продолжать и "углублять" революцію. Для этого они воспользовались легко воспринимаемымъ несознательными массами лозунгомъ, отвёчающимъ утомленнымъ войной гражданамъ, съ одной стороны, и съ другой, — трусливымъ душамъ, убёгавшимъ отъ войны всегда, — и при старомъ режимѣ и при новомъ, — не желавшимъ защищать ни царскую, угнетавшую всёхъ Россію, ни Россію революціонную, сумѣвшую въ короткое время провести въ жизнь такую сумму правъ гражданъ, какой не обладаеть ни одна страна въ мірѣ.

Революція началась красивымъ жестомъ.

Стоило только серьезно сказать старому правительству, доведшему Россію до повора: "уходи вонь", какъ оно вынуждено было выполнить немедленно этоть приказъ и удалиться безъ сопротивленія. И потому революція совершилась почти безъ кровопролитія, безъ жертвъ. Старый, обветшавшій строй паль, какъ ветхая одежда, которую быстро снимають и выбрасывають вонь, какъ совершенно ненужную вещь.

И въ этомъ именно и заключалась красота нашей реводюціи. Она пришла во время и отвічала чаяніямъ и настроеніямъ всіхъ безъ исключенія.

Съ какимъ восторгомъ принята была въсть о переворотъ всъми!

Я встрёчался съ людьми самыхъ различныхъ политическихъ убъжденій и настроеній и ни отъ кого не слышаль ни слова укоризны по адресу діятелей революціи, ни одного указанія, что діялать этого было нельзя, что оно было несвоевременно. Ніть, всеобщая радость, общій восторгь вызвали первыя событія о переворотів, о сверженіи стараго строя, столь опостылівшаго всімть. Надо было видёть тё грандіозныя манифестаціи, которыя происходили въ городахъ по поводу происшедшаго, въ честь новаго будущаго. Многотысячныя толпы народа выходили на улицу и манифестировали свои чувства передъ только-что народившимися революціонными организаціями и органами революціонной власти. И эти толпы, всегда въ прошлое время разгонявшіяся полиціей, проходили стройными рядами и хотя занружали улицы, но не было ни одного несчастнаго случая, ни одной жертвы. И это непривычное въ жизни русской толпы явленіе — ясный показатель, какъ серьезно радостно принято было осуществленіе въ россійской жизни началь свободы.

Казалось, жившая вѣками закрѣпощенной Россія привыкла всетаки къ свободной жизни и воспріяла ее легко и безъ потрясеній.

И думалось, что пройдеть короткій промежутокъ времени первыхъ восторговъ и упоенія свободой и начнется строительство новой жизни, столь необходимое для блага всёхъ народовъ, населяющихъ необъятныя шири нашей страны, и для блага всёхъ другихъ народовъ, нормальному развитію жизни которыхъ не могла не мёшать близость къ нимъ страны, гдё еще не были сброшены цёпи вёкового рабства.

Но свобода народамъ никогда не давалась дешево и безъ жертвъ. И было бы большой наивностью расчитывать, что Россія покажеть невиданный въ исторіи примъръ легкаго освобожденія отъ путь рабства и перехода къ новой свободной жизни столь же красиво, какимъ было начало революціи, первые моменты ея. Нѣтъ, необходимо было испить чашу до дна.

Новой Россіи не страшна была, правда, контръ-революція, выступленіе старыхъ силъ, недовольныхъ приходомъ новыхъ дѣятелей. У нихъ, этихъ старыхъ силъ, не было почвы подъ ногами, не было на кого опереться, ибо очень ужъ измучены были всѣ старымъ произволомъ. И контръ-революція, въ ея обычномъ пониманіи, не угрожала молодой Россіи.

Равнымъ образомъ, не страшны были молодой Россіи и попытки революціонныхъ авантюристовъ вести перманентную революцію, хотя эти послідніе опирались и опираются какъ-будто на широкіе массы вабудораженнаго народа, которому они выкидывають очень понятные и весьма пріємлемые лозунги. Молодой Россіи они не страшны.

И это утвержденіе я позволяю себѣ дѣлать въ то время, когда Россія переживаеть серьезный кризисъ, и когда на улицахъ многихъ городовъ происходитъ гражданская война, когда всюду царитъ аиархія, и революція приняла кровавыя формы междуусобной войны и

грозить въ потокахъ крови затопить съ такимъ трудомъ, цёною вёковой борьбы лучшихъ сыновъ Россіи, только-что добытую свободу.

Я позволяю себѣ утверждать это потому, что меня не оставляеть вѣра, что гипнозъ пройдеть, и стремленіе къ нормальной здоровой жизни приведеть, наконець, страну къ прекращенію междоусобицы и возстановленію необходимаго порядка для возсозданія дѣйственной жизни свободныхъ гражданъ новой Россіи.

Повторяю, этоть этанъ необходимо было пройти, — слишкомъ мало культурны мы были, и слишкомъ долго угнетало насъ старое правительство, дёлавшее все возможное, чтобы не дать народу образованія и отдалить его отъ всёхъ завоеваній культуры. И приходится теперь самому народу кровью своей, проливаемой въ междоусобной войні, вызванной революціонными авантюристами, расплачиваться за гріжи старой царской власти.

Но если мит не представляются слишкомъ опасными для дёла свободы и революціи мятежныя выступленія ни справа, ни слтва, то я вижу глубокую и серьезную опасность.

Она въ следующемъ.

Продолжительное безправіе русскаго народа не могло не оставить глубокихъ слёдовъ въ жизни его. Само собою разумівется, что оно не могло не отразиться на многихъ сторонахъ жизни и въ пореволюціонный періодъ.

Привычка работать за страхъ или изъ жажды наградъ тоже отразилась на нравахъ и обычаяхъ нашихъ.

И вотъ, когда оковы рабства спали, и народамъ Россіи революцієй была предоставлена вся сумма правъ, то въ сознаніи самыхъ разнообразныхъ слоевъ это претворилось чрезвычайно своеообразно.

Предо мной, какъ военнымъ комиссаромъ и затѣмъ командующимъ войсками кіевскаго военнаго округа, съ самаго начала революціи и почти до послѣднихъ дней проходила людская волна.

Ко мнѣ въ кабинеть приходили всѣ, кто только хотѣлъ. И старый, посѣдѣвшій генералъ, и молодой прапорщикъ, только-что оторванный отъ школьной скамьи, и солдать съ фронта, усталый и загорѣлый отъ лучей солнца, вѣтра, и непогоды, и тыловой солдать, сумѣвшій провести всю войну внѣ фронта, педавно призванный молодой солдатъ, и сорокалѣтніе и старше, приходили и чиновники, и рабочіе, и работницы и банкиры, и промышленники... Приходили и по своимъ личнымъ дѣламъ и по порученіямъ организацій, комитетовъ, совѣтовъ, по дѣламъ общественнымъ.

И кто бы ко мий не приходиль, барышня въ шляпки или работница въ платочки, изящно одйтый молодой человикь, или въ простомъ платъй малярь, по своему дилу или общественному, вси безъ исключенія говорили одно и тоже:

"Дай!"

Я только и слышаль отъ всёхъ, приходившихъ ко мнѣ гражданъ и гражданокъ:

"Мы имѣемъ право это получить", "Вы обязаны намъ это дать", "Мы имѣемъ право это требовать", "Вы обязаны наше требованіе выполнить", и. т. п.

Революція и ея завоеванія отобразились въ сознаніи рѣшительно всѣхъ въ видѣ суммы безграничныхъ правъ, и всѣ наперерывъ стремились осуществить эти свои вновь завоеванныя права.

Но никому изъ приходившихъ ко мнѣ массъ людей не приходило въ голову, что у гражданъ существують не только права, но и обязанности, и что, чѣмъ больше правъ, тѣмъ гораздо значительнѣе обязанности, и что именно новой строй жизни молодой Россіи требуеть отъ всѣхъ полнаго напряженія силъ въ постояннюй работѣ на общее благо, включая до принесенія себя въ жертву.

И воть именно это обстоятельство, что оть революціи громаднымъ большинствомъ гражданъ взято только пониманіе и признаніе своихъ правъ, но не обязанностей, является наибольшей угрозой самой революціи и свободѣ.

Именно этимъ объясняется чуть ли не откровенно пущенный лозунгъ: "Рви, что можно". Этимъ объясняются и повышенныя требованія служащихъ и рабочихъ, какъ въ смыслѣ чрезмѣрнаго увеличенія заработной платы, такъ и въ смыслѣ сокращенія числа рабочихъ часовъ, и національныя устремленія къ осуществленію немедленно и во всѣхъ областяхъ и формахъ автономіи и самостоятельности еще до рѣшенія этого вопроса Учредительнымъ Собраніемъ, сорваннымъ въ настоящее время послѣднимъ выступленіемъ большевиковъ, сыгравшихъ на томъ же: "Рви, что можно".

Этимъ объясняется и невозможность, при всемъ желаніи серьезныхъ революціонныхъ дѣятелей, установить разумную дисциплину въ войскахъ, основанную не на страхѣ наказанія, а на сознаніи своихъ обязанностей передъ страной и народомъ...

Этимъ, именно этимъ, объясняется и миогое другое въ нашей жиз-

Но если намъ приходится въ настоящее время переживать крити-

ческій періодъ революцін, и если въ настоящее время безумно льется народная кровь въ междоусобной борьбів, то это не можеть убить візру въ торжество революціонной правды и не можеть заставить думать, что уроки прошлаго пройдуть безслідно, и мы окажемся на развалинахъ только-что начавшагося строиться замка счастья.

Нѣтъ, возврата къ прошлому быть не можетъ, и ключи счастья въ рукахъ самаго народа, который, въ конечномъ счетъ, не можетъ сбиться съ върнаго пути къ строительству новой Россіи!

Но посмотримъ, какъ совершилась последняя "революція".

"Смольный имветь сегодня видь какой то осужденной крвпости, готовой по первому сигналу отразить всякое нападеніе. Зданіе окружено пулеметами; пулеметы стоять и въ окнахъ второго и третьяго этажей. У входа въ институть стоять зенитныя орудія. Кругомъ много автомобилей и четыре броневика."

Такъ описивають газеты оть 25 октября (8 ноября) вооруженіе революціоннаго штаба въ день ноябрыскаго выступленія большевиковъ для захвата власти.

Ничего подобнаго не было у Таврическаго дворца въ день переворота въ февралѣ (мартѣ) текущаго года, когда царская власть должна была уступить свое мѣсто революціонной власти, свергнувшей деспотизмъ и водрузившей знамя свободы на мѣстѣ былого произвола.

Если въ таврическомъ дворцѣ въ дни великой революціи появились войска, то это лишь были тѣ солдаты и офицеры, которые по собственному почину пришли туда, чтобы выразить свою вѣрность новому строю и придти на помощь Временному Правительству.

Я не быль въ Петроградв ни въ дни великой революціи, ни въ дни выступленія большевиковъ. И въ первый и во второй разъ я наблюдаль событія Петрограда изъ прекраснаго далека: первый разъ съ благословеннаго юга Россіи, гдв теперь тоже льется братская кровь, второй — изъ мирной и спокойной Швеціи, гдв разыгравшіяся въ Петроградв событія заставили меня остановиться въ ожиданіи лучшихъ дней и возможности вернуться на родину для новой работы.

Поэтому мнѣ приходится говорить объ этихъ событіяхъ лишь по газетнымъ свѣдѣніямъ и разсказамъ очевидцевъ, дающихъ черты и детали совершавшихся на ихъ глазахъ событія.

Не время еще расцівнивать эти событія во всей глубинів. Я остановлюсь здівсь только на отміненновы мною фактів. Мирное и безоружное выступленіе діятелей февральской (мартовской) революціи, выступившихь и свергнувшихь старое правительство безы подготовки

для этого вооруженных силь и накопленіе таковых, какь для обороны, такь и для наступленія, и собираніе сильных военных отрядовь и военно-технических средствь для самообороны и нанаденія д'ятелей ноябрьской "революціи".

Прибавимъ къ тому же, что мартовскіе дни подготовлялись въ нолной тишинѣ, въ привычномъ для русскихъ революціонеровъ подпольѣ, тогда какъ дни ноябрьскіе были у всѣхъ на виду, и о нихъ громко говорили въ печати всѣхъ направленій и на закрытыхъ и открытыхъ митингахъ.

Значить, въ первомъ случав совершенно нельзя было учесть настроенія массъ, тогда какъ во второмъ таковое поддавалось полному учету, ибо массы имъли возможность манифестировать свои чувства и свое отношеніе къ происходящему и тому, что подготовлялось.

Прибавимъ еще, что въ ноябрьскіе дни пускались лозунги, такъ понятные и столь заманчивые для широкихъ народныхъ массъ, тогда какъ въ мартовскіе дни передъ революціей не было громкихъ словъ, не было крупныхъ об'вщаній, а было лишь одно желаніе, одно стремленіе удалить изъ россійской д'яйствительности в'яками парившій тамъ произволь и установить нормы свободной жизни свободнаго развитія вс'яхъ людей безъ исключенія.

И тоть факть, что сміна стараго строя произошла такь легко и воспринята столь радостно, что не нашлось міста для насильственных дійствій однихь надъ другими, ясно показываеть, что начала жизни, провозглашенныя въ дни мартовскаго переворота, были чалніемъ всіхъ безъ нсключенія граждань, и что въ то время діятели революціи опирались дійствительно на широкія массы, на всю Россію.

Какъ по мановенію жезла волшебника вступали въ жизнь новыя формы ея, и была осуществлена дъйствительная свобода. Не то сейчасъ.

Лозунги брошены, повторяю, пріемлемые и заманчивые для пирокихъ массъ населенія. Дізлатели новой, ненужной "революцін" громко кричать о томъ, что они опираются на весь народъ, что всів съ ними и за нихъ, и, между тімъ, они должны окружать себя броневыми автомобилями, пулеметами, вооруженными солдатами, и кровь льется по всійть городамъ и весямъ великой и многострадальной Россіи.

Перевороть, произведенный кучкой революціонных авантюристовь, не воспринять Россіей и не проведень вы жизнь такъ легко и просто, какъ революціонный перевороть мартовскихь дней, явивнійся

откликомъ на вопль души всёхъ безъ исключенія измученныхъ старымъ режимомъ россійскихъ гражданъ.

Въ этомъ разница двухъ моментовъ революціонной жизни Россіи. Если въ первомъ, мартовскомъ, переворотъ чувствовался огромный подъемъ, и это была дъйствительная революція, то во второмъ, ноябрьскомъ, мы имъемъ всъ симптомы революціоннаго авантюризма, чреватаго послёдствіями и могущаго повести страну, если не къ гибели, то къ новымъ тяжкимъ испытаніямъ и утратъ только-что завоеванной свободы.

И если тецерь вдуть изъ Россіи в'єсти о поб'яді большевиковъ и утвержденіи ихъ власти, а не власти соціалистическихъ и демократическихъ круговъ русскаго народа, тімъ хуже, — вто показываетъ, что мы можемъ теперь перейти ту грань, за которой прекращается свободная жизнь великаго народа.

Большевики выкинули слишкомъ заманчивые на первый взглядъ для самыхъ широкихъ массъ лозунги.

Одинъ вличъ: "миръ" можеть увлечь за собой толпы.

Затвиъ немедленное уничтожение частной собственности на землю. Это ли не приемлемый лозунгъ?

Нѣсколько болѣе туманный, но все же кажущійся заманчивымъ — контроль рабочихъ надъ производствомъ, тоже долженъ привлечь сердца рабочихъ.

Всё нанболёе вліятельныя группы населенія, — солдаты, крестьяне, рабочіе, — получили заманчивыя об'вщанія. Конечно, это лишь словесныя об'вщанія, фальшивые векселя, по которымъ дёлатели "революціи" платить никогда не собирались, ибо они не въ состояніи этого выполнить. И если бы ихъ оставили въ поко'в, то въ теченіе двухъ недёль они изжили бы себя, и тотъ самый народъ, тё самыя массы, которыя по утвержденію большевиковъ пошли за ними, растерзали бы ихъ на куски, ибо широкія об'вщанія обязывають.

И на первый взглядъ кажется, что не слёдовало бы вступать въ борьбу съ большевиками, а просто передать имъ власть, которая поведеть ихъ самихъ къ самоубійству. Тогда какъ теперь имъ дали въ руки ковырь, возможность оправданія передъ судомъ исторіи за тоть обманъ, который они позволили себё для временнаго захвата власти. Они могуть говорить теперь, что имъ не дали возможности "спасти Россію" и "осчастливить міръ".

Но это только на первый взглядъ...

Если теперь выступленіе противъ большевиковъ повело къ обиль-

нымъ кровавымъ жертвамъ, то болѣе позднее стоило бы дороже, такъ какъ шире и шире разливался бы пожаръ анархическихъ выступленій, и справиться съ нимъ можно было бы большимъ пролитіемъ крови своего же народа въ междоусобной борьбв.

Пусть телеграфныя сообщенія ув'вдомляють нась о поб'єд'в большевиковь чуть ли повсюду, тімь не меніре мы не можемь терять ув'вренности, что эта безнадежная авантюра не можеть кончиться торжествомъ и должна потерпіть неудачу.

Нѣсколько затянувшійся процессъ ликвидаціи мятежа можеть только повести къ тому, что палка перегнется въ другую сторону, ударить "однимъ концомъ по барину, другимъ по мужику" и надолго отодвинеть завоеванія великой русской революціи

Этого ли хотвли большевики?

Если искренніе большевики этого не желали, то многіе ихъ сотрудники, ставшіе большевиками послів перваго марта, сбросивъ съ себя полицейскіе и жандармскіе мундиры и гороховыя пальто охранныхъ филеровъ, несомнівню стремились именно къ этому.

Кромѣ вышеуказанныхъ ловунговъ, большевики свое выступленіе оправдывали и объясняли еще лозунгомъ борьбы за Учредительное Собраніе.

Они утверждали, что Временное Правительство саботировало Учредительное Собраніе, а воть моль они стоять за скорвишій созывь собранія.

Казалось бы лозунгъ хорошій, и что дійствительно необходимо изстрадавшейся и истомившейся отъ неопреділенности и неустойчивости современнаго положенія Россіи, такъ это именно скорійшій созывъ Учредительнаго Собранія.

И что же мы видимъ?

Выработали законъ о выборахъ въ Учредительное Собраніе. Приняли его и опубликовали. Создали сложный механизмъ выборовъ. Не забыли, кажется, никого. Внесли необходимыя измѣненія по требованіямъ и заявленіямъ тѣхъ или иныхъ обиженныхъ или обойденныхъ группъ. Назначены сроки представленія списковъ, намѣчены сроки самихъ выборовъ и уже фиксировано время созыва Учредительнаго Собранія — конецъ ноября, какъ вдругъ — захватъ власти, кровавая междоусобная война и, конечно, срывъ Учредительнаго Собранія.

И въ самомъ дёлё, развё возможно производить выборы въ такое время, какое переживаетъ теперь страна. При кровопролитныхъ стычкахъ, отсутствии гарантій личнести, свободы собраній, слова, пе-

чати. Само собою разумъется, невозможно, и собраніе сорвано и сорвано именно тъми, кто и возстаніе то поднималь именно въ пользу скоръйшаго созыва его.

Что то непостижниое, просто безумное чувствуется въ этой авантюрь, именуемой по недоразумьнию новой россійской революціей.

Петроградскій Сов'ять рабочихь и солдатскихь депутатовь, инипіатив'я котораго принадлежить настоящая попытва переворота и захвата власти, сум'яль повести д'яло такь, что захвать этоть произвель, не дождавшись даже открытія Събзда Сов'ятовь, созваннаго тоже по его почину.

Пусть онъ дъйствоваль здъсь вопреки ясно и опредъленно выраженной волъ представителей всъхъ совътовъ въ лицъ Центральныхъ Исполнительныхъ Комитетовъ Совътовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестъянскихъ Депутатовъ, которые опредъленно высказались противъ созыва этого съъзда. Пусть пълый рядъ фронтовыхъ и даже тыловыхъ организацій и гарнизоновъ ясно и опредъленно заявили, что созывъ съъзда именно въ настоящее время, почти наканунъ созыва Учредительнаго Собранія, производить несвоевременно. Пусть громко вся соціалистическая печать въ одинъ голосъ говорила о ненужности этого съъзда. Нужды нъть, всетаки съъздъ былъ созванъ, и часть делегатовъ уже съъхалась.

Казалось, савдовало съ рвшеніемъ этого вопроса о вахватв власти для передачи ее съвзду Соввтовъ, который еще не успвав высказаться, считаеть ли онъ своевременнымъ и полезнымъ для интересовъ революціи и демократіи двлать этоть перевороть и опасный опыть теперь, именно теперь, за четыре недвли до Учредительнаго Собранія, этого единствениаго и законнаго хозяина земли русской.

Еще одинъ лозунгъ.

Вольшевики пустили въ обороть слухъ, что Временное коалиціонное Правительство нам'врено сдать німцамъ Петроградъ, а что они, большевики, не хотять допустить этой сдачи, хотять защищать Петроградъ оть вражскаго нашествія.

Это, конечно, маневръ, на который могли попасться лишь немногіе наивные люди; но онъ быль примъненъ, н легенда о предполагаемой сдачъ Петрограда и оборонъ ея большевиками сыграла свою роль.

Таковы лозунги, подъ которыми выступили большевики.

Я позволю себѣ закончить настоящія воспоминанія тѣми мыслями, которыя я сиѣшно набросаль послѣ полученія первыхь извѣстій о переворотѣ и отрывочныхь шагахь новаго "правительства".

**Б**ОТЪ ОНВ.

Когда я разбираюсь въ сложной гаммъ чувствъ, охватившихъ меня при получени извъстій о томъ, что произощло тамъ, далеко, самое сильное чувство, которое я испытываю, — это чувство отыда.

Мив стыдно, что моя родина допустила себя до такого повора, чтобы стать отданной подъ власть кучкв безответственныхъ авантюристовъ. Мив стыдно, что они могуть стоять у власти и какъ бы диктовать свою волю не только малосознательной Россіи н ея народнымъ массамъ, но пытаться диктовать ее всему міру.

И когда я прочиталь объ опубликованіи секретныхъ договоровъ между Россіей и державами согласія, мий стало стыдно за этоть акть предательства, хотя самъ я далеко не сторонникъ тайныхъ договоровъ, котя бы и дипломатическихъ. Если бы дёлатели современной "революціи" одновременно съ опубликованіемъ этихъ актовъ опубликовали подобные же акты центральныхъ державъ, тайные договоры, заключенные между Германіей, Австро-Венгріей, Турціей и Болгаріей, тогда нельзя было ничего возразить противъ этого. Но, вёдь, германскихъ договоровъ имъ не получить! Они могуть, поэтому, опубликовать только акты Россіи и ея союзниковъ и сдёлать все, чтобы скомпрометиревать только одну сторону, оставляя другую въ лучезарномъ свётё честоты. Это уже есть акть предательства, и мий стыдно, что во главъ моей родины стали лица, способныя на это.

Съ самаго начала войны я всегда быль сторонникомъ мира безъ аннексій и контрибуцій; и считаль, что это необходимо для того, чтобы скомпрометировать самую идею милитаризма и вооруженныхъ захватовъ, рёшенія международныхъ споровъ вооружениой силой. И когда русское революціонное Правительство громко сказало это и выявило свою волю, держа всетаки въ рукахъ мечъ и стараясь его засострить, чтобы имёть возможность силой поддержать свое справедливое требованіе, я только прив'єтствоваль д'єятелей революціи, ставшихъ на такой путь. Но когда истинныхъ революціонеровъ сменняи революціонные авантюристы, и когда они заявили это требованіе и немедленно предложели Германіи перемирія, ми'є стало стыдно. Стыдно потому, что я вид'єль въ этомъ путь униженія, по которому пониже нын'єщніе случайные руководители Россіи. И я не опибся.

Германія гордо отвітила, что съ неизвістными людьми она заключать мира не будеть, а войдеть въ нереговоры о мирії только съ людьми которыхь избереть для этого Учредительное Собраніе. Рукеведители современнаго курса, а вмістії съ ними и вся Россія — получили

предметный урокъ отъ Германіи, и миз стыдно и больно за свою до-

Что же касается перемирія, то таковое при полномъ развалѣ армін, къ которому все время вели и привели революціонные авантюристы, конечно, Германіи не нужно: она спокойно можетъ отвести всѣ свои войска съ русской границы противъ войскъ союзниковъ и оставить въ своихъ траншеяхъ только часовыхъ при нѣсколькихъ пулеметахъ, да группы солдатъ-стариковъ спеціально для братанія. Зачѣмъ же ей перемиріе? Но этимъ предложеніемъ Германія сумѣла воспольвоваться для вящаго униженія моей многострадальной родины.

Она сказала: "Отведите свои войска на сто километровъ назадъ, и тогда мы сможемъ заключать съ Вами перемиріе".

Воть до какого повора довели наши самозванные руководители страну, и краска стыда заливаеть лицо мое при одной только мысли, что это могло случиться.

Мив, россіянину, стало стыдно за свою родину и за тоть поворъ, до котораго довели ее въ процессв революціи.

Съ юныхъ лѣтъ я вѣрилъ въ революцію, какъ спасеніе моей родины. Я вѣрилъ къ тому же, что революція въ Россіи будеть обновленіемъ не только ея собственной жизни, но и жизни всего міра. И эту вѣру донесъ я до сѣдыхъ волосъ и сохранилъ во всей чистотѣ еще юношескихъ порывовъ. Мои американскіе друзья, какъ я уже уноминалъ, говорили мнѣ не разъ, что на борьбу русскихъ революціонеровъ за свободу Россіи они смотрять какъ на борьбу за міровую свободу.

И этой мыслью привыкь я гордиться.

Наконецъ, насталъ желанный часъ. Революція въ Россіи совершилась, порвались віковыя ціпи рабства, и свобода величаво и во всей своей красоті встала передъ нами. Мы вздохнули свободно, и передъ нами васіяла заря счастья.

Но, увы, не долго это продолжалось. Пришли безотвътственные люди, которые въ революціи видять только разрушеніе и не признають созидательнаго ся значенія, и повели Россію къ міровому повору, какъ бы сознательно компрометируя саму идею революціи, какъ обновленія и усовершенствованія человъческой жизни.

Исчевла съ нашего горизонта краса жизни, и остались одни потемки буйнаго анархизма, подогрѣваемаго безотвѣтственными революціонными авантюристами, выкидывающими лозунги, подхватываемые жадной безсознательной толпой.

Бользнь эта, конечно, пройдеть, но мив до боли стыдно, что ро-

дина моя пошла по такому тяжелому и позорному пути. А еще стыднъе то, что въ процессъ нашей теперешней жизни можетъ быть надолго скомпрометирована сама идея революціи, та идея, въ спасительность которой я въроваль въ теченіе всей своей сознательной жизни, и въру въ которую не теряю и теперь.

Да, чувство стыда — самое сильное чувство, которое я испытываю сейчась за свою родину.

Воть, что я писаль двв недвли тому назадъ.

И это чувство стыда не оставляеть меня до сихъ поръ.

Но все же не оставляеть меня въра, что здоровые корни жизни дадуть возможность завершить начатое минувшей весной дъло къ общему благу, и революція, начавшаяся такъ красиво и манившая насъ свътлыми надеждами, не закончится только тъмъ, что одно насиліе смънится въ жизни другимъ, во всякомъ случать не меньшимъ.

Не можеть быть, чтобы народомъ были принесены такія жертвы во время борьбы съ насиліемъ лишь для того, чтобы измінить только формы насилія и объекты его.

Для этого не стоило делать революціи!

Стокгольмъ, 5 дек. 1917 г.

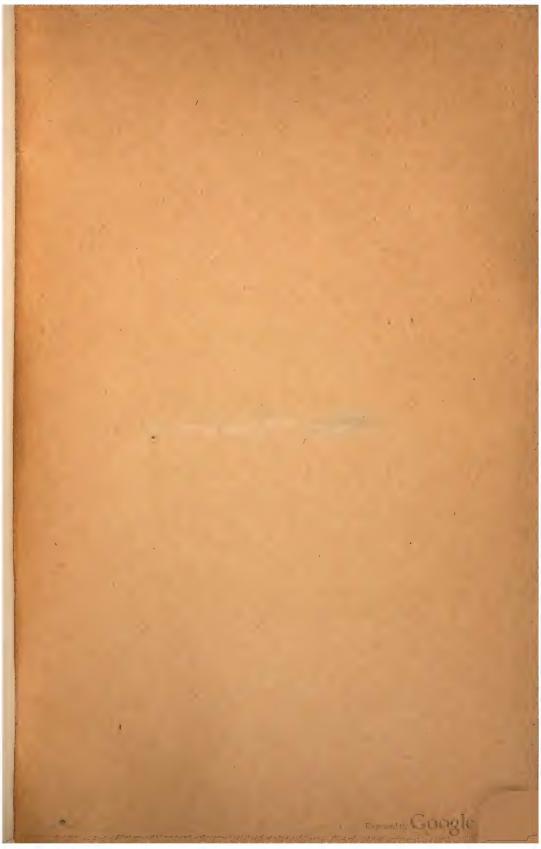

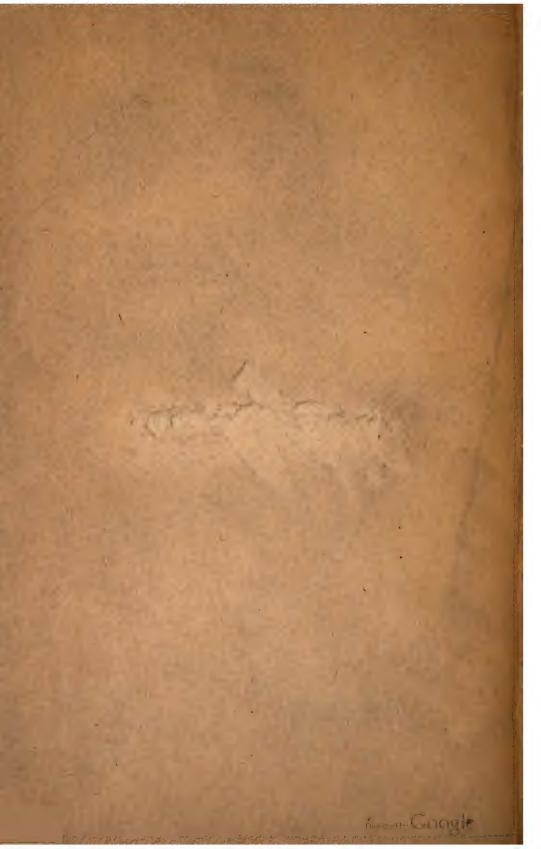



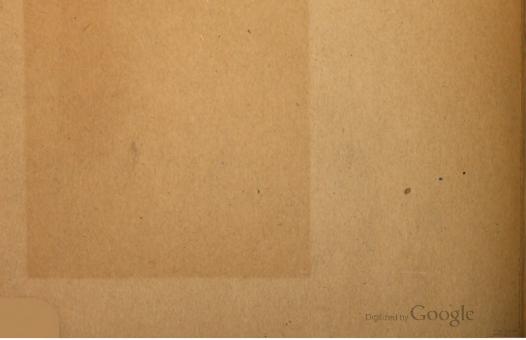



